Generated on 2023-04-02 10:48 GMT / https://hdl.handle.net/2027/uc1.b3468359 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google\_

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

## **ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ**

## ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

# Н. В. ГОГОЛЯ

въ восьми томахъ.

подъ редакціей

А. Е. ГРУЗИНСКАГО.

со вступительной статьей

поч. Академика и профессора

Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКАГО.

ТОМЪ ІІ.

книгоиздательство "ПЕЧАТНИКЪ".

8N 111



891.78 35 19/2 v.2



Типо-литогр. Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и  $K^0$ , Пименовская ул. соб. д. Москва — 1912.

# nerated on 2023-04-04 04:21 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015009004667 blic Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access use#pd-us-go

## МИРГОРОДЪ.

### повъсти,

СЛУЖАЩІЯ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ

ВЕЧЕРОВЪ НА ХУТОРѢ БЛИЗЬ ДИКАНЬКИ.

Миргородъ нарочито невеликій при рѣкѣ Хоролѣ городъ. Имѣетъ 1 канатную фабрику, 1 кирпичный заводъ и 45 вѣтряныхъ мельницъ. Географія Зябловскаго.

Хотя въ Миргородъ пекутся бублики изъ чернаго тъста, но довольно вкусны.

Изъ записокъ одного путешественника.



Н. В. Гоголь въ 1841 г.

Портретъ работы  $\Theta$ . А. Моллера.

(Въ Третьяковской галлереъ.)



# СТАРОСВЪТСКІЕ ПОМЪЩИКИ.

Я очень люблю скромную жизнь тахъ уединенныхъ владателей отдаленныхъ деревень, которыхъ въ Малороссіи обыкновенно называютъ "старосвътскими", которые, какъ дряхлые живописные домики, хороши своею простотою и совершенною противоположностью съ новымъ гладенькимъ строеніемъ, котораго стѣнъ не промылъ еще дождь, крыши не покрыла зеленая плѣсень, и лишенное штукатурки крыльцо не выказываетъ своихъ красныхъ кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту въ сферу этой уединенной жизни, гдѣ ни одно желаніе не перелетаетъ за частоколъ, окружающій небольшой дворикъ, за плетень сада, наполненнаго яблонями и сливами, за деревенскія избы, его окружающія, пошатнувшіяся на сторону, осъненныя вербами, бузиною и грушами. Жизнь ихъ скромныхъ владътелей такъ тиха, такъ тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желанія и неспокойныя порожденія злого духа, возмущающія міръ, вовсе не существуютъ, и ты ихъ видълъ только въ блестящемъ,

сверкающемъ сновидъніи. Я отсюда вижу низенькій домикъ съ галлереею изъ маленькихъ почернълыхъ деревянныхъ столбиковъ, идущею вокругъ всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни оконъ, не замочась дождемъ. За нимъ душистая черемуха, цълые ряды низенькихъ фруктовыхъ деревъ, потопленныхъ багрянцемъ вишенъ и яхонтовымъ моремъ сливъ, покрытыхъ свинцовымъ матомъ; развъсистый кленъ, въ тъни котораго разостланъ, для отдыха, коверъ; передъ домомъ просторный дворъ съ низенькою свѣжею травкою, съ протоптанною дорожкою отъ амбара до кухни и отъ кухни до: барскихъ покоевъ; длинношейный гусь, пьющій воду, съ молодыми и нъжными, какъ пухъ, гусятами; частоколъ, обвъшанный сушеныхъ грущъ и яблокъ и провътривающимися связками коврами; возъ съ дынями, стоящій возлѣ амбара; отпряженный ·волъ, лѣниво лежащій возлѣ него,—все это для меня имѣетъ неизъяснимую прелесть, можетъ быть, оттого, что я уже не вижу ихъ и что намъ мило все то, съ чъмъ мы въ разлукъ. Какъ бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъъзжала къ крыльцу этого домика, душа принимала удивительно пріятное и спокойное состояніе; лошади весело подкатывали подъ крыльцо; кучеръ преспокойно слѣзалъ съ козелъ и набитрубку, какъ будто бы онъ прівзжалъ въ собственный домъ свой; самый лай, который поднимали флегматическіе барбосы, бровки и жучки, былъ пріятенъ моимъ ушамъ. Но болѣе всего мнѣ нравились самые владѣтели этихъ скромныхъ уголковъ, — старички, старушки, заботливо выходившіе навстръчу. Ихъ лица мнъ представляются и теперь иногда въ шумъ и толпъ среди модныхъ фраковъ, и тогда вдругъ на меня находитъ полусонъ и мерещится былое. На лицахъ у нихъ всегда написана такая доброта, такое радушіе и чистосердечіе, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мъръ, на короткое время, отъ всъхъ дерзкихъ мечтаній и незамътно переходишь всъми чувствами въ низменную буколическую жизнь.

Я до сихъ поръ не могу позабыть двухъ старичковъ прошедшаго въка, которыхъ, - увы! - теперь уже нътъ, но душа моя полна еще до сихъ поръ жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себъ, что пріъду со временемъ опять на ихъ прежнее, нынъ опустълое жилище и увижу кучу развалившихся хатъ, заглохшій прудъ, заросшій ровъ на томъ мѣстѣ, гдъ стоялъ низенькій домикъ, — и ничего болье. Грустно! мнъ заранње грустно! Но обратимся къ разсказу,

Аванасій Ивановичъ Товстогубъ и жена его Пульхерія Ивановна Товстогубиха, по выраженію окружныхъ мужиковъ, были тъ старики, о которыхъ я началъ разсказывать. Если бы



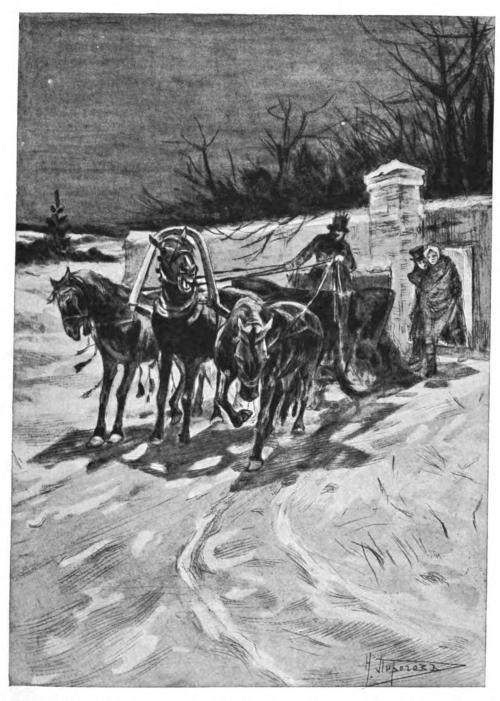

"Аванасій Ивановичъ даже увезъ довольно ловко Пульхерію Ивановну, которую родственники не хотъли отдать за него".

Рис. Н. Пирогова.

и былъ живописецъ и хотѣлъ изобразить на полотнѣ Филемона я Бавкиду, я бы никогда не избралъ другого оригинала, кромъ ихъ. Аванасію Ивановичу было шестьдесятъ лѣтъ, Пульхеріи Ивановнъ пятьдесятъ пять. Аванасій Ивановичъ былъ высокаго роста, ходилъ всегда въ бараньемъ тулупчикъ, покрытомъ камлотомъ, сидълъ согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы разсказывалъ или просто слушалъ. Пульхерія Ивановна была нъсколько серьезна, почти никогда не смъялась; но на лицъ и въ глазахъ ея было написано столько доброты, столько готовности угостить васъ всъмъ, что было у нихъ лучшаго, что вы, върно, нашли бы улыбку уже черезчуръ приторною для ея добраго лица. Легкія морщины на ихъ лицахъ были расположены съ такою пріятностью, что художникъ върно бы укралъ ихъ. По нимъ можно было, казалось, читать всю жизнь ихъ, ясную, спокойную, —жизнь, которую вели старыя національныя, простосердечныя и вмъстъ богатыя фамиліи, всегда составляющія противоположность тъмъ низкимъ малороссіянамъ, которые выдираются изъ дегтярей, торгашей, наполняютъ, какъ саранча, палаты и присутственныя мъста, дерутъ послъднюю копейку съ своихъ же земляковъ, наводняютъ Петербургъ ябедниками, наживаютъ, наконецъ, капиталъ и торжественно прибавляютъ къ фамиліи своей, оканчивающейся на о, слогъ въ. Нътъ, они не были похожи на эти презрѣнныя и жалкія творенія, такъ какъ и всѣ малороссійскія старинныя и коренныя фамиліи.

Нельзя было глядъть безъ участія на ихъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу  $m \omega$ , но всегда  $s \omega$ : вы, Аванасій Ивановичъ; вы, Пульхерія Ивановна. "Это продавили стулъ, Аванасій Ивановичъ?"—"Ничего, не сердитесь, Пульхерія Ивановна: это я . Они никогда не имъли дътей, и оттого вся привязанность ихъ сосредоточивалась на нихъ же самихъ. Когда-то, въ молодости, Аванасій Ивановичъ служилъ въ компанейцахъ, былъ послъ секундъ-маіоромъ; но это уже было очень давно, уже прошло, уже самъ Аванасій Ивапочти никогда не вспоминалъ объ этомъ. Аванасій Ивановичъ женился тридцати лътъ, когда былъ молодцомъ и носилъ шитый камзолъ; онъ даже увезъ довольно ловко Пульхерію Ивановну, которую родственники не хотъли отдать за него; но и объ этомъ онъ уже очень мало помнилъ, по крайней мъръ, никогда не говорилъ.

Всъ эти давнія, необыкновенныя происшествія замънились спокойною и уединенною жизнью, тъми дремлющими и вмъстъ гармоническими грёзами, которыя ощущаете вы, сидя на деребалконъ, обращенномъ въ садъ, когда прекрасный дождь роскошно шумитъ, хлопая по древеснымъ листьямъ, сте-



кая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тѣмъ радуга крадется изъ-за деревьевъ и, въ видѣ полуразрушеннаго свода, свѣтитъ матовыми семью цвѣтами на небѣ,—или когда укачиваетъ васъ коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепелъ гремитъ, и душистая трава, вмѣстѣ съ хлѣбными колосьями и полевыми цвѣтами, лѣзетъ въ дверцы коляски, пріятно ударяя васъ по рукамъ и лицу.

Онъ всегда слушалъ съ пріятною улыбкою гостей, пріѣзжавшихъ къ нему; иногда и самъ говорилъ, но больше разспрашивалъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ стариковъ, которые надоѣдаютъ вѣчными похвалами старому времени или порицаніями новаго; онъ, напротивъ, разспрашивая васъ, показывалъ большое любопытство и участіе къ обстоятельствамъ вашей собственной жизни, удачамъ и неудачамъ, которыми обыкновенно интересуются всѣ добрые старики, хотя оно нѣсколько похоже на любопытство ребенка, который въ то время, когда говоритъ съ вами, разсматриваетъ печатку вашихъ часовъ. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.

Комнаты домика, въ которомъ жили наши старички, были маленькія, низенькія, какія обыкновенно встръчаются у старосвътскихъ людей. Въ каждой комнатъ была огромная печь, занимавшая почти третью часть ея. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Аванасій Ивановичъ, и Пульхерія Ивановна очень любили теплоту. Топки ихъ были всѣ проведены въ съни, всегда почти до самаго потолка наполненныя соломою, которую обыкновенно употребляютъ въ Малороссіи вмъсто дровъ. Трескъ этой горящей соломы и освъщеніе дълаютъ съни чрезвычайно пріятными въ зимній вечеръ, когда пылкая молодежь, прозябнувши отъ преслъдованія за какой-нибудь смуглянкой, вбъгаетъ въ нихъ, похлопывая въ ладоши. Стъны комнаты убраны были нъсколькими картинами и картинками въ старинныхъ узенькихъ рамахъ. Я увъренъ, что сами хозяева давно позабыли ихъ содержаніе, и если бы нѣкоторыя изъ нихъ были унесены, то они бы, върно, этого не замътили. Два портрета было больписанныхъ масляными красками: одинъ представлялъ какого-то архіерея, другой Петра III; изъ узенькихъ рамъ глядъла герцогиня Лавальеръ, запачканная мухами. Вокругъ оконъ и надъ дверями находилось множество небольшихъ картинокъ, которыя какъ-то привыкаешь почитать за пятна на стънъ и потому ихъ вовсе не разсматриваешь. Полъ почти во всъхъ комнатахъ былъ глиняный, но такъ чисто вымазанный и содержавшійся съ такою опрятностью, съ какою, върно, не содержался ни одинъ паркетъ въ богатомъ домѣ, лѣниво подметаемый невыспавшимся господиномъ въ ливреъ.



Аванасій Ивановичъ Товстогубъ.

Рис. П. Боклевскаго.

Digitized by Google

. 1. 7.

Комната Пульхеріи Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучечками. Множество узелковъ и мѣшковъ съ сѣменами, цвѣточными, огородными, арбузными, висѣли по стѣнамъ. Множество клубковъ съ разноцвѣтною шерстью, лоскутковъ старинныхъ платьевъ, шитыхъ за полстолѣтіе, были укладены по угламъ въ сундучкахъ и между сундучками. Пульхерія Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потомъ употребится.

Но самое замѣчательное въ домѣ--были поющія двери. Какъ только наставало утро, пъніе дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего онъ пъли; перержавъвшія ли петли были тому виной; или самъ механикъ, дѣлавшій ихъ, скрылъ въ нихъ какой-нибудь секретъ; но замъчательно то, что каждая дверь имъла свой особенный голосъ: дверь, ведущая въ спальню, пъла самымъ тоненькимъ дискантомъ; дверь въ столовую хрипѣла басомъ; но та, которая была въ сѣняхъ, издавала какойто странный, дребезжащій и вмѣстѣ стонущій звукъ, такъ что, вслушиваясь въ него, очень ясно, наконецъ, слышалось: "Батюшки, я зябну! Я знаю, что многимъ очень не этотъ звукъ; но я его очень люблю, и если мнѣ случится иногда здѣсь услышать скрипъ дверей, тогда мнѣ вдругъ такъ и запахнетъ деревнею: низенькою комнаткой, озаренной свъчкой въ старинномъ подсвъчникъ; ужиномъ, уже стоящимъ на столь; майскою темною ночью, глядящею изъ сада, сквозь растворенное окно, на столъ, уставленный приборами; соловьемъ, который обдаетъ садъ, домъ и дальнюю ръку своими раскатами; страхомъ и шорохомъ вътвей... и, Боже! какая длинная навъвается мнъ тогда вереница воспоминаній.

Стулья въ комнатѣ были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были всѣ съ высокими выточенными спинками въ натуральномъ видѣ, безъ всякаго лака и краски; они не были даже обиты матеріею и были нѣсколько похожи на тѣ стулья, на которые и нынѣ садятся архіереи. Трехугольные столики по угламъ, четырехугольные передъ диваномъ и зеркаломъ въ тоненькихъ золотыхъ рамахъ, выточенныхъ листьями, которыя мухи усѣяли черными точками; передъ диваномъ коверъ съ птицами, похожими на цвѣты, и цвѣтами, похожими на птицъ: вотъ все почти убранство невзыскательнаго домика, гдѣ жили мои старички.

Дъвичья была набита молодыми и немолодыми дъвушками въ полосатыхъ исподницахъ, которымъ иногда Пульхерія Ивановна давала шить какія-нибудь бездълушки и заставляла чистить ягоды, но которыя большею частью бъгали на кухню и спали. Пульхерія Ивановна почитала необходимостью держать



ихъ въ домѣ и строго смотрѣла за ихъ нравственностью; но, къ чрезвычайному ея удивленію, не проходило нѣсколькихъ мѣсяцевъ, чтобы у какой-нибудь изъ ея дъвушекъ станъ не дълался гораздо полнъе обыкновеннаго. Тъмъ болъе это казалось удивительно, что въ домъ почти никого не было изъ холостыхъ людей, выключая развъ только комнатнаго мальчика, который ходилъ въ съромъ полуфракъ, съ босыми ногами и если не ълъ, то ужъ, върно, спалъ. Пульхерія Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы впередъ этого не было. На стеклахъ оконъ звенъло страшное множество мухъ, которыхъ всъхъ покрывалъ толстый басъ шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаніями осъ; но, какъ только подавали свъчи, вся эта ватага отправлялась на ночлегъ и покрывала черною тучею весь потолокъ.

Аванасій Ивановичъ очень мало занимался хозяйствомъ, хотя, впрочемъ, ъздилъ иногда къ косарямъ и жнецамъ и смотрѣлъ довольно пристально на ихъ работу; все бремя правленія лежало на Пульхеріи Ивановнъ. Хозяйство Пульхеріи Ивановны состояло въ безпрестанномъ отпираніи и запираніи кладовой, въ соленіи, сушеніи, вареніи безчисленнаго множества фруктовъ и растеній. Ея домъ былъ совершенно похожъ на химическую лабораторію. Подъ яблонею въчно былъ разложенъ огонь, и никогда почти не снимался съ желъзнаго треножника котелъ или мъдный тазъ съ вареньемъ, желе, пастилою, дъланными на меду, на сахаръ и не помню еще на чемъ. Подъ другимъ деревомъ кучеръ въчно перегонялъ въ мъдномъ лембикъ водку на персиковые листья, на черемуховый цвътъ, на золототысячникъ, на вишневыя косточки, и къ концу этого процесса совершенно не былъ въ состояніи поворотить языкомъ, болталъ такой вздоръ, что Пульхерія Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, въроятно, она потопила бы, наконецъ, весь дворъ (потому что Пульхерія Ивановна всегда, сверхъ расчисленнаго на потребленіе, любила приготовлять еще на запасъ), если бы большая половина этого не съъдалась дворовыми дъвками, которыя, забираясь въ кладовую, такъ ужасно тамъ объѣдались, что цѣлый день стонали и жаловались на животы свои.

Въ хлъбопашество и прочія хозяйственныя статьи внъ двора Пульхерія Ивановна мало имъла возможности входить. Приказчикъ, соединившись съ войтомъ, обкрадывали немилосерднымъ образомъ. Они завели обыкновеніе входить въ господскіе льса, какъ въ свои собственные, надълывали множество саней и продавали ихъ на ближней ярмаркъ; кромъ того, всъ толстые

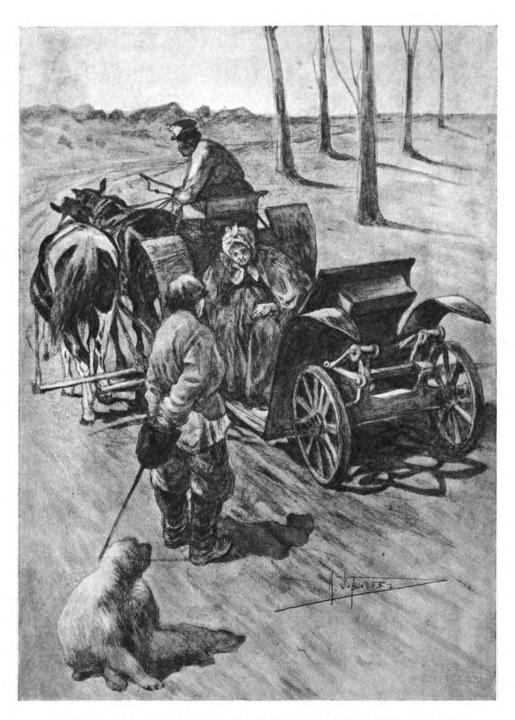

"Отчего это у тебя, Ничипоръ, дубки сдѣлались такъ рѣдкими?" Рис. Н. Пирогова.

дубы они продавали на срубъ для мельницъ сосѣднимъ казакамъ. Одинъ только разъ Пульхерія Ивановна пожелала обревизовать свои лѣса. Для этого были запряжены дрожки, съ
огромными кожаными фартуками, отъ которыхъ, какъ только
кучеръ встряхивалъ возжами, и лошади, служившія еще въ милиціи, трогались съ своего мѣста, воздухъ наполнялся странными звуками, такъ что вдругъ были слышны и флейта, и бубны, и барабанъ; каждый гвоздикъ и желѣзная скобка звенѣли до
того, что возлѣ самыхъ мельницъ было слышно, какъ пани
выѣзжала со двора, хотя это разстояніе было не менѣе двухъ
верстъ. Пульхерія Ивановна не могла не замѣтить страшнаго
опустошенія въ лѣсу и потери тѣхъ дубовъ, которые она еще
въ дѣтствѣ знавала столѣтними.

"Отчего это у тебя, Ничипоръ", сказала она, обратясь къ своему приказчику, тутъ же находившемуся: "дубки сдѣлались такъ рѣдкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на головѣ не стали рѣдки".

"Отчего рѣдки?" говаривалъ обыкновенно приказчикъ: "пропали! Такъ-таки совсѣмъ пропали: и громомъ побило, и черви проточили,—пропали, пани, пропали".

Пульхерія Ивановна совершенно удовлетворялась этимъ отвѣтомъ и, пріѣхавши домой, давала повелѣніе удвоить только стражу въ саду около шпанскихъ вишенъ и большихъ зимнихъ дуль.

Эти достойные правители, приказчикъ и войтъ, нашли вовсе излишнимъ привозить всю муку въ барскіе амбары, а что съ баръ будетъ довольно и половины; наконецъ, и эту половину привозили они заплъснъвшую или подмоченную, которая была обракована на ярмаркъ. Но сколько ни обкрадывали приказчикъ и войтъ; какъ ни ужасно жрали всѣ въ дворѣ, начиная отъ ключницы до свиней, которыя истребляли страшное множество сливъ и яблокъ и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть съ него цалый дождь фруктовъ; сколько ни клевали ихъ воробьи и вороны; сколько вся дворня ни носила гостинцевъ своимъ кумовьямъ въ другія деревни и даже таскала изъ амбаровъ старыя полотна и пряжу, что все обращалось къ всемірному источнику, т.-е. къ шинку; сколько ни крали гости, флегматическіе кучера и лакеи; но благословенная земля производила всего въ такомъ множествъ, Аванасію Ивановичу и Пульхеріи Ивановнъ такъ мало было нужно, что всъ эти страшныя хищенія казались вовсе незамътными въ ихъ хозяйствъ.

Оба старичка, по старинному обычаю старосвътскихъ помъщиковъ, очень любили покушать. Какъ только занималась заря (они всегда вставали рано) и какъ только двери заво-



дили свой разноголосный концертъ, они уже сидъли за столикомъ и пили кофе. Напившись кофе, Аеанасій Ивановичъ выходилъ въ сѣни и, встряхнувши платокъ, говорилъ: "Кишъ, кишъ! пошли, гуси, съ крыльца!" На дворъ ему обыкновенно попадался приказчикъ. Онъ, по обыкновенію, вступалъ съ нимъ въ разговоръ, разспрашивалъ о работахъ съ величайшею подробностью и такія сообщаль ему замѣчанія и приказанія, которыя удивили бы всякаго необыкновеннымъ познаніемъ хозяйства, и какой-нибудь новичокъ не осмълился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркаго хозяина. Но приказчикъ его былъ обстрълянная птица; онъ зналъ, какъ нужно отвъчать, а еще болъе, какъ нужно хозяйничать.

Послъ этого Аванасій Ивановичъ возвращался въ покои и говорилъ, приблизившись къ Пульхеріи Ивановнѣ: Пульхерія Ивановна, можетъ быть, пора закусить чего-нибудь?"

"Чего же бы теперь, Аванасій Ивановичъ, закусить? развѣ коржиковъ съ саломъ или пирожковъ съ макомъ, или, можетъ быть, рыжиковъ соленыхъ?"

"Пожалуй, хоть и рыжиковъ или пирожковъ", отвъчалъ Аванасій Ивановичъ, —и на столъ вдругъ являлась скатерть съ пирожками и рыжиками.

За часъ до объда Аванасій Ивановичъ закусывалъ снова, выпивалъ старинную серебряную чарку водки, заъдалъ грибками, разными сушеными рыбками и прочимъ. Объдать садились въ двънадцать часовъ. Кромъ блюдъ и соусниковъ, на столъ стояло множество горшечковъ съ замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное издъліе старинной вкусной кухни. За объдомъ обыкновенно шелъ разговоръ о предметахъ самыхъ близкихъ къ объду.

"Мнъ кажется, какъ будто эта каша", говаривалъ обыкновенно Аванасій Ивановичъ: "немного пригорѣла. Вамъ этого не кажется, Пульхерія Ивановна?"

"Нътъ, Аванасій Ивановичъ; вы положите побольше масла, тогда она не будетъ казаться пригорълою, или вотъ возьмите этого соуса съ грибками и подлейте къ ней".

"Пожалуй", говорилъ Аеанасій Ивановичъ, подставляя свою тарелку: "попробуемъ, какъ оно будетъ".

Послъ объда Аванасій Ивановичъ шелъ отдохнуть одинъ часикъ, послъ чего Пульхерія Ивановна приносила разръзанный арбузъ и говаривала: "Вотъ, попробуйте, Аванасій Ивановичъ, какой хорошій арбузъ".

"Да вы не върьте, Пульхерія Ивановна, что онъ красный въ срединъ поворилъ Аванасій Ивановичъ, принимая порядочный ломоть: "бываетъ, что и красный, да нехорошій".

"И то добре", отвъчалъ Аванасій Ивановичъ.

"Или, можетъ быть, вы съѣли бы киселику?"

"И то хорошо", отвъчалъ Аванасій Ивановичъ. Послъ чего все это немедленно было приносимо и, какъ водится, съъдаемо.

Передъ ужиномъ Аванасій Ивановичъ еще кое-чего закушивалъ. Въ половинъ десятаго садились ужинать. Послъ ужина тотчасъ отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась въ этомъ дѣятельномъ и вмѣстѣ спокойномъ уголкѣ.

Комната, въ которой спали Аванасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна, была такъ жарка, что редкій былъ бы въ состояніи остаться въ ней нѣсколько часовъ; но Аеанасій Ивановичъ еще сверхъ того, чтобы было теплъе, спалъ на лежанкъ, хотя сильный жаръ часто заставляль его нѣсколько разъ вставать среди ночи и прохаживаться по комнать. Иногда Аванасій Ивановичъ, ходя по комнатъ, стоналъ.

Тогда Пульхерія Ивановна спрашивала: "Чего вы стонете, Аванасій Ивановичъ? "

"Богъ его знаетъ, Пульхерія Ивановна; какъ будто немного животъ болитъ", говорилъ Аеанасій Ивановичъ.

"А не лучше ли вамъ чего-нибудь съѣсть, Ивановичъ?"

"Не знаю, будетъ ли оно хорошо, Пульхерія Ивановна. Впрочемъ, чего жъ бы такого съвсть?"

"Кислаго молочка или жиденькаго узвара съ сушеными грушами".

"Пожалуй, развъ такъ только попробовать", говорилъ Аванасій Ивановичъ. Сонная дъвка отправлялась рыться по шкапамъ, и Аванасій Ивановичъ съѣдалъ тарелочку; послѣ чего нъ обыкновенно говорилъ: "Теперь такъ какъ будто сдълалось легче".



Иногда, если было ясное время и въ комнатахъ довольно тепло натоплено, Аванасій Ивановичъ, развеселившись, любилъ пошутить надъ Пульхерією Ивановною и поговорить о чемънибудь постороннемъ.

"А что, Пульхерія Ивановна", говорилъ онъ: "если бы вдругъ загорълся домъ нашъ, куда бы мы дълись?"

"Вотъ это, Боже сохрани!" говорила Пульхерія Ивановна, крестясь.

"Ну, да положимъ, что домъ нашъ сгорълъ, куда бы мы перешли тогда?"

"Богъ знаетъ, что вы говорите, Аванасій Ивановичъ! Какъ можно, чтобы домъ могъ сгорѣть? Богъ этого не попуститъ".

"Ну, а если бы сгорѣлъ?"

"Ну, тогда бы мы перешли въ кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимаетъ ключница".

"А если бы и кухня сгоръла?"

"Вотъ еще! Богъ сохранитъ отъ такого попущенія, чтобы вдругъ и домъ, и кухня сгорѣли! Ну, тогда въ кладовую, покамѣстъ выстроился бы новый домъ".

"А если бы и кладовая сгоръла?"

"Богъ знаетъ, что вы говорите! Я и слушать васъ не хочу! Гръхъ это говорить, и Богъ наказываетъ за такія ръчи".

Но Аванасій Ивановичъ, довольный тѣмъ, что подшутилъ надъ Пульхерією Ивановною, улыбался, сидя на своемъ стулѣ.

Но интереснъе всего казались для меня старички въ то время, когда бывали у нихъ гости. Тогда все въ ихъ домъ принимало другой видъ. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у нихъ ни было лучшаго, все это выносилось. Они наперерывъ старались угостить васъ всѣмъ, что только производило ихъ хозяйство. Но болъе всего пріятно мнъ было то, что во всей ихъ услужливости не было никакой приторности. Это радушіе и готовность такъ кротко выражались на ихъ лицахъ, такъ шли къ нимъ, что поневолѣ соглашался на ихъ просьбы. Онъ были слъдствіе чистой, ясной простоты ихъ добрыхъ, безхитростныхъ душъ. Это радушіе вовсе не то, съ какимъ угощаетъ васъ чиновникъ казенной палаты, вышедшій въ люди вашими стараніями, называющій васъ благодітелемъ и ползающій у ногъ вашихъ. Гость никакимъ образомъ не былъ отпускаемъ въ тотъ же день: онъ долженъ былъ непремѣнно переночевать.

"Какъ можно такою позднею порою отправляться въ такую дальнюю дорогу!" всегда говорила Пульхерія Ивановна. (Гость обыкновенно жилъ въ трехъ или въ четырехъ верстахъ отъ нихъ).



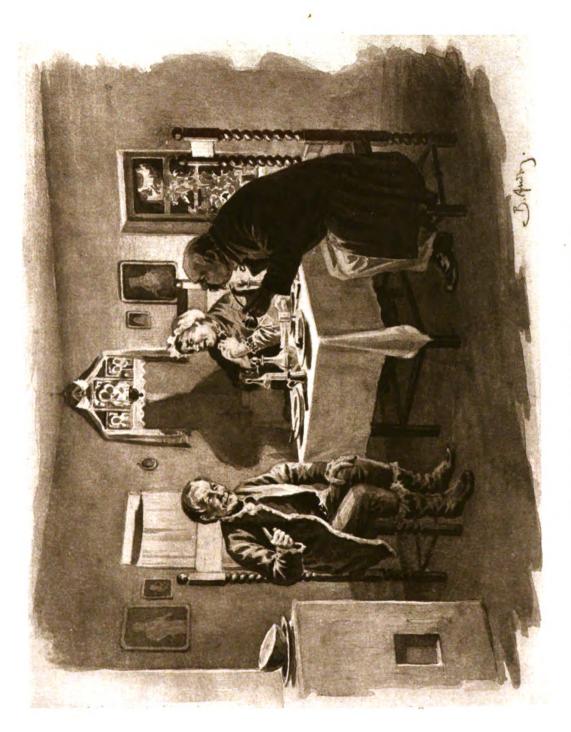

"Я самъ думаю пойти на войну...

"Конечно", говорилъ Аванасій Ивановичъ: "неравно всякого случая: нападутъ разбойники или другой недобрый человъкъ".

"Пусть Богъ милуетъ отъ разбойниковъ! " говорила Пульхерія Ивановна. "И къ чему разсказывать этакое на ночь? Разбойники, не разбойники, а время темное, не годится совсѣмъ ѣхать. Да и вашъ кучеръ... я знаю вашего кучера: онъ такой тендитный, да маленькій; его всякая кобыла побьетъ; да притомъ теперь онъ уже, вѣрно, наклюкался и спитъ гдѣ-нибудь".

И гость долженъ былъ непремѣнно остаться; но, впрочемъ, вечеръ въ низенькой, теплой комнатѣ, радушный, грѣющій и усыпляющій разсказъ, несущійся паръ отъ поданнаго на столъ кушанья, всегда питательнаго и мастерски изготовленнаго, бывалъ для него наградою. Я вижу, какъ теперь, какъ Аванасій Ивановичъ, согнувшись, сидитъ на стулѣ со всегдашнею своею улыбкой и слушаетъ со вниманіемъ и даже наслажденіемъ гостя! Часто рѣчь заходила и о политикѣ. Гость, тоже весьма рѣдко выѣзжавшій изъ своей деревни, часто съ значительнымъ видомъ и таинственнымъ выраженіемъ лица выводилъ свои догадки и разсказывалъ, что французъ тайно согласился съ англичаниномъ выпустить опять на Россію Бонапарта, или просто разсказывалъ о предстоящей войнѣ, и тогда Аванасій Ивановичъ часто говорилъ, какъ будто не глядя на Пульхерію Ивановну:

"Я самъ думаю пойти на войну; почему жъ я не могу итти на войну?"

"Вотъ уже и пошелъ!" прерывала Пульхерія Ивановна. "Вы не вѣрьте ему", говорила она, обращаясь къ гостю: "гдѣ уже ему, старому, итти на войну! Его первый солдатъ застрѣлитъ! Ей - Богу, застрѣлитъ! Вотъ такъ - таки прицѣлится и застрѣлитъ".

"Что жъ", говорилъ Аванасій Ивановичъ: "и я его застрѣлю".

"Вотъ слушайте только, что онъ говоритъ!" подхватывала Пульхерія Ивановна: "куда ему итти на войну! И пистоли его давно уже заржавѣли и лежатъ въ коморѣ. Если бъ вы ихъ видѣли: тамъ такіе, что прежде еще, нежели выстрѣлятъ, разорветъ ихъ порохомъ. И руки себѣ поотобьетъ, и лицо искалѣчитъ, и навѣки несчастнымъ останется!"

"Что-жъ?" говорилъ Аванасій Ивановичъ: "я куплю себѣ новое вооруженіе; я возьму саблю или казацкую пику".

"Это все выдумки. Такъ вотъ вдругъ придетъ въ голову, и начнетъ разсказывать! подхватывала Пульхерія Ивановна съ досадою. "Я и знаю, что онъ шутитъ, а все-таки непріятно слушать. Вотъ этакое онъ всегда говоритъ; иной разъ слушаешь, слушаешь, да и страшно станетъ".



Но Аванасій Ивановичъ, довольный тѣмъ, что нѣсколько напугалъ Пульхерію Ивановну, смѣялся, сидя, согнувшись, на своемъ стулѣ.

Пульхерія Ивановна для меня была занимательнъе всего тогда, когда подводила гостя къ закускъ. "Вотъ это", говорила она, снимая пробку съ графина: "водка, настоенная на деревій и шалфей: если у кого болятъ лопатки или поясница, то очень помогаетъ; вотъ это-на золототысячникъ: если въ ушахъ звенитъ и по лицу лишаи дѣлаются, то очень помогаетъ; а вотъ это перегонная на персиковыя косточки; вотъ возьмите рюмку, какой прекрасный запахъ! Если какъ-нибудь, вставая съ кровати, ударится кто объ уголъ шкапа или стола, и набѣжитъ на лбу гугля, то стоитъ только одну рюмочку выпить передъ объдомъ, и все какъ рукой сниметъ; въ ту же минуту все пройдетъ, какъ будто вовсе не бывало". Послъ этого такой перечетъ слъдовалъ и другимъ графинамъ, всегда почти имъвшимъ какія-нибудь цълебныя свойства. Нагрузивши гостя всею этою аптекою, она подводила его ко множеству стоявшихъ тарелокъ. "Вотъ это грибки съ щебрецомъ! Это—съ гвоздиками и волошскими оръхами. Солить ихъ выучила меня туркеня въ то время, когда еще турки были у насъ въ плѣну. Такая была добрая туркеня, и незамътно совсъмъ, чтобы турецкую въру исповъдывала: такъ совсъмъ и ходитъ почти, какъ у насъ; только свинины не ъла: говоритъ, что у нихъ какъ-то тамъ въ законъ запрещено. Вотъ это грибки съ смородиннымъ листомъ и мушкатнымъ оръхомъ! А вотъ это большія травянки: я ихъ еще въ первый разъ отваривала въ уксусъ; не знаю, каковы-то онъ. Я узнала секретъ отъ отца Ивана: въ маленькой кадушкъ прежде всего нужно разостлать дубовые листья, и потомъ посыпать перцемъ и селитрою, и положить еще, что бываетъ на нечуй-витеръ цвътъ, такъ этотъ цвътъ взять и хвостиками разостлать вверхъ. А вотъ это пирожки! это пирожки съ сыромъ! это съ урдою! А вотъ это тѣ, которые Аванасій Ивановичъ очень любитъ, съ капустою и гречневою кашею".

"Да", прибавлялъ Аванасій Ивановичъ: "я ихъ очень люблю: они мягкіе и немножко кисленькіе".

Вообще Пульхерія Ивановна была чрезвычайно въ духѣ, когда бывали у нихъ гости. Добрая старушка! она вся принадлежала гостямъ. Я любилъ бывать у нихъ, и хотя объѣдался страшнымъ образомъ, какъ и всѣ, гостившіе у нихъ, хотя мнѣ было очень вредно, однако жъ я всегда бывалъ радъ къ нимъ ѣхать. Впрочемъ, я думаю, что не имѣетъ ли самый воздухъ въ Малороссіи какого-то особеннаго свойства, помогающаго пищеваренію, потому что если бы здѣсь вздумалъ кто-нибудь такимъ





Пульхерія Ивановна Товстогубъ.

Рис. П. Боклевскаго.

Digitized by Google

образомъ накушаться, то, безъ сомнѣнія, вмѣсто постели, очутился бы лежащимъ на столѣ.

Добрые старички! Но повъствованіе мое приближается къ весьма печальному событію, измѣнившему навсегда жизнь этого мирнаго уголка. Событіе это покажется тѣмъ болѣе разительнымъ, что произошло отъ самаго маловажнаго случая. Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожныя причины родили великія событія и, наоборотъ, великія предпріятія оканчивались ничтожными слѣдствіями. Какой-нибудь завоеватель собираетъ всѣ силы своего государства, воюетъ нѣсколько лѣтъ, полководцы его прославляются и, наконецъ, все это оканчивается пріобрътеніемъ клочка земли, на которомъ негдъ посъять картофеля; а иногда, напротивъ, два какіе-нибудь колбасника двухъ городовъ подерутся между собою за вздоръ, и ссора объемлетъ, наконецъ, города, потомъ села и деревни, а тамъ и цѣлое государство. Но оставимъ эти разсужденія: они не идутъ сюда; притомъ я не люблю разсужденій, когда они остаются только разсужденіями.

У Пульхеріи Ивановны была сѣренькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубкомъ, у ея ногъ. Пульхерія Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцемъ по ея шейкѣ, которую балованная кошечка вытягивала какъ можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерія Ивановна слишкомъ любила ее, но, просто, привязалась къ ней, привыкши ее всегда видѣть. Аванасій Ивановичъ, однако жъ, часто подшучивалъ надътакою привязанностію.

"Я не знаю, Пульхерія Ивановна, что вы такого находите въ кошкѣ; на что она? Если бы вы имѣли собаку, тогда бы другое дѣло: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?"

"Ужъ молчите, Аванасій Ивановичъ", говорила Пульхерія Ивановна: "вы любите только говорить, и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадитъ, собака перебьетъ все, а кошка—тихое твореніе, она никому не сдѣлаетъ зла".

Впрочемъ, Аванасію Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки; онъ для того говорилъ такъ, чтобы немножко подшутить надъ Пульхеріей Ивановной.

За садомъ находился у нихъ большой лѣсъ, который былъ совершенно пощаженъ предпріимчивымъ приказчикомъ, можетъ быть, оттого, что стукъ топора доходилъ бы до самыхъ ушей Пульхеріи Ивановны. Онъ былъ глухъ, запущенъ, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орѣшникомъ и походили на мохнатыя лапы голубей. Въ этомъ лѣсу обитали дикіе коты. Лѣсныхъ дикихъ котовъ не должно смѣшивать съ тѣми



удальцами, которые бъгаютъ по крышамъ домовъ; находясь въ городахъ, они, несмотря на крутой нравъ свой, гораздо болѣе цивилизованы, нежели обитатели лъсовъ. Это, напротивъ того, большею частью народъ мрачный и дикій; они всегда ходятъ тощіе, худые, мяукаютъ грубымъ, необработаннымъ голосомъ. Они подрываются иногда подземнымъ ходомъ подъ самые амбары и крадутъ сало; являются даже въ самой кухнъ, прыгнувши внезапно въ растворенное окно, когда замътятъ, что поваръ пошелъ въ бурьянъ. Вообще, никакія благородныя чувства имъ неизвъстны; они живутъ хищничествомъ и душатъ маленькихъ воробьевъ въ самыхъ ихъ гнъздахъ. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру подъ амбаромъ съ кроткою кошечкою Пульхеріи Ивановны и, наконецъ, подманили ее, какъ отрядъ солдатъ подманиваетъ глупую крестьянку. Пульхерія Ивановна замътила пропажу кошки, послала искать ее; но кошка не находилась. Прошло три дня; Пульхерія Ивановна пожальла, наконецъ, вовсе о ней позабыла. Въ одинъ день, когда она ревизовала свой огородъ и возвращалась съ нарванными своею рукою зелеными свѣжими огурцами для Аванасія Ивановича, слухъ ея былъ пораженъ самымъ жалкимъ мяуканьемъ. Она, какъ будто по инстинкту, произнесла: "кисъ, кисъ!", и вдругъ изъ бурьяна вышла ея съренькая кошка, худая, тощая; замътно было, что она нъсколько уже дней не брала въ ротъ никакой пищи. Пульхерія Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла передъ нею, мяукала и не смъла подойти близко; видно было, что она очень одичала съ того времени. Пульхерія Ивановна пошла впередъ, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самаго забора. Наконецъ, увидъвши прежнія, знакомыя мъста, вошла и въ комнату. Пульхерія Ивановна тотчасъ приказала подать ей молока и мяса и, сидя передъ нею, наслаждалась жадностью бъдной своей фаворитки, съ какою она глотала кусокъ за кускомъ и хлебала молоко. Съренькая бъглянка почти въ глазахъ ея растолстъла и ъла уже не такъ жадно. Пульхерія Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишкомъ свыклась съ хищными котами или набралась романическихъ правилъ, что бъдность при любви лучше палатъ, а коты были голы, какъ соколы; какъ бы то ни было, она выпрыгнула въ окошко, и никто изъ дворовыхъ не могъ поймать ее.

Задумалась старушка. "Это смерть моя приходила за мною!" сказала она сама себъ, и ничто не могло ее разсъять. Весь день она была скучна. Напрасно Аванасій Ивановичъ шутилъ и хотълъ узнать, отчего она такъ вдругъ загрустила: Пульхерія Ивановна была безотвътна, или отвъчала совершенно не такъ,





"Пульхерія Ивановна тотчасъ приказала подать ей молока..."

Рис. Н. Пирогода.

1

чтобы можно было удовлетворить Аванасія Ивановича. На другой день она замѣтно похудѣла.

"Что это съ вами, Пульхерія Ивановна? Ужъ не больны ли вы? " "Нѣтъ, я не больна, Аванасій Ивановичъ! Я хочу вамъ объявить одно особенное происшествіе: я знаю, что я этимъ лѣтомъ умру: смерть моя уже приходила за мною! "

Уста Аванасія Ивановича какъ-то бользненно искривились. Онъ хотълъ, однако жъ, побъдить въ душъ своей грустное чувство и, улыбнувшись, сказалъ: "Богъ знаетъ, что вы говорите, Пульхерія Ивановна! Вы, върно, вмъсто декохта, что часто пьете, выпили персиковой".

"Нѣтъ, Аеанасій Ивановичъ, я не пила персиковой", сказала Пульхерія Ивановна".

И Аванасію Ивановичу сдѣлалось жалко, что онъ такъ пошутилъ надъ Пульхеріей Ивановной, и онъ смотрѣлъ на нее, и слеза повисла на его рѣсницѣ.

"Я прошу васъ, Аванасій Ивановичъ, чтобы вы исполнили мою волю", сказала Пульхерія Ивановна. "Когда я умру, то похороните меня возлѣ церковной ограды. Платье надѣньте на меня сѣренькое, то, что съ небольшими цвѣточками по коричневому полю. Атласнаго платья, что съ малиновыми полосками, не надѣвайте на меня: мертвой уже не нужно платье, — на что оно ей? А вамъ оно пригодится: изъ него сошьете себѣ парадный халатъ на случай, когда пріѣдутъ гости, то чтобы можно было вамъ прилично показаться и принять ихъ".

"Богъ знаетъ, что вы говорите, Пульхерія Ивановна!" говорилъ Аванасій Ивановичъ: "когда-то еще будетъ смерть, а вы уже стращаете такими словами".

"Нѣтъ, Аванасій Ивановичъ, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако жъ, не горюйте за мною: я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары; мы скоро увидимся на томъ свѣтъ".

Но Аванасій Ивановичъ рыдалъ, какъ ребенокъ.

"Грѣхъ плакать, Аванасій Ивановичъ! Не грѣшите и Бога не гнѣвите своею печалью. Я не жалѣю о томъ, что умираю; объ одномъ только жалѣю я (тяжелый вздохъ прервалъ на минуту рѣчь ея): я жалѣю о томъ, что не знаю, на кого оставить васъ, кто присмотритъ за вами, когда я умру. Вы — какъ дитя маленькое: нужно, чтобы любилъ васъ тотъ, кто будетъ ухаживать за вами". При этомъ на лицѣ ея выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, могъ ли бы кто-нибудь въ то время глядѣть на нее равнодушно.

"Смотри мнѣ, Явдоха", говорила она, обращаясь къ ключницѣ, которую нарочно велѣла позвать: "когда я умру, чтобы ты глядѣла за паномъ, чтобы берегла его, какъ глаза своего,



какъ свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухнѣ готовилось то, что онъ любитъ; чтобы бѣлье и платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично; а то, пожалуй, онъ иногда выйдетъ въ старомъ халатѣ, потому что и теперь часто позабываетъ онъ, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди съ него глазъ, Явдоха, я буду молиться за тебя на томъ свѣтѣ, и Богъ наградитъ тебя. Не забывай же, Явдоха: ты уже стара, тебѣ недолго жить,—не набирай грѣха на душу. Когда же не будешь за нимъ присматривать, то не будетъ тебѣ счастія на свѣтѣ. Я сама буду просить Бога, чтобы не давалъ тебѣ благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дѣти твои будутъ несчастны, и весь родъ вашъ не будетъ имѣть ни въ чемъ благословенія Божія".

Бъдная старушка! она въ то время не думала ни о той великой минутъ, которая ее ожидаетъ, ни о душъ своей, ни о будущей своей жизни: она думала только о бѣдномъ своемъ спутникъ, съ которымъ провела жизнь и котораго оставляла сирымъ и безпріютнымъ. Она съ необыкновенною расторопностью распорядила все такимъ образомъ, чтобы послъ нея Аванасій Ивановичъ не замътилъ ея отсутствія. Увъренность ея въ близкой своей кончинъ такъ была сильна и состояніе души ея такъ было къ этому настроено, что дъйствительно чрезъ нъсколько дней она слегла въ постель и не могла уже принимать никакой пищи. Аванасій Ивановичъ весь превратился во внимательность и не отходилъ отъ ея постели. "Можетъ быть вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерія Ивановна?" говорилъ онъ, съ безпокойствомъ смотря въ глаза ей. Но Пульхерія Ивановна ничего не говорила. Наконецъ, послъ долгаго молчанія, какъ будто хотъла она что-то сказать, пошевелила губами, — и дыханіе ея улетъло.

Аванасій Ивановичъ былъ совершенно пораженъ. Это такъ казалось ему дико, что онъ даже не заплакалъ; мутными глазами глядълъ онъ на нее, какъ бы не понимая значенія трупа.

Покойницу положили на столъ, одъли въ то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестомъ, дали въ руки восковую свъчу,—онъ на все это глядълъ безчувственно. Множество народа всякаго званія наполнило дворъ; множество гостей пріъхало на похороны; длинные столы разставлены были по двору; кутья, наливки, пироги покрывали ихъ кучами. Гости говорили, плакали, глядъли на покойницу, разсуждали о ея качествахъ, смотръли на него; но онъ самъ на все это глядълъ странно. Покойницу понесли наконецъ, народъ повалилъ слъдомъ, и онъ пошелъ за нею. Священники были въ полномъ

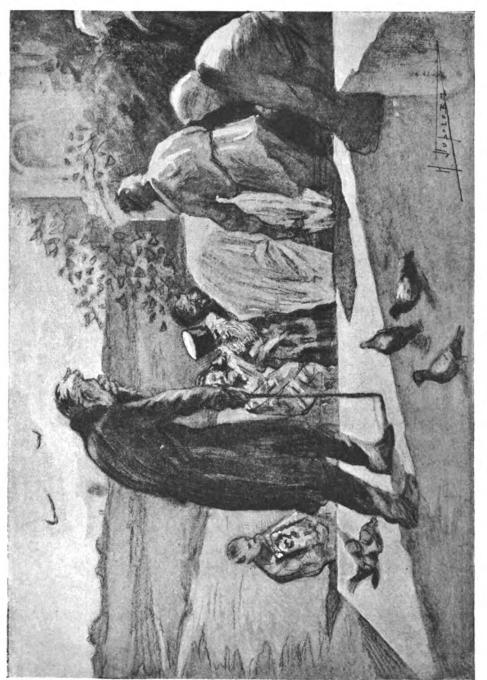

Рис. Н. Пирогова. "Покойницу понесли, наконецъ, народъ повалилъ слъдомъ, и онъ пошелъ за нею".

Digitized by Google

облаченіи, солнце світило, грудные младенцы плакали на рукахъ матерей, жаворонки пѣли, дѣти въ рубашенкахъ бѣгали и рѣзвились по дорогъ. Наконецъ, гробъ поставили надъ ямой; ему вельли подойти и поцьловать въ посльдній разъ покойницу. Онъ подошелъ, поцъловалъ; на глазахъ его показались слезы, но какія-то безчувственныя слезы. Гробъ опустили, священникъ взялъ заступъ и первый бросилъ горсть земли; густой протяжный хоръ дьячка и двухъ пономарей пропълъ въчную память подъ чистымъ, безоблачнымъ небомъ; работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. Въ это время онъ пробрался впередъ; всъ разступились, дали ему мъсто, желая знать его намфреніе. Онъ поднялъ глаза свои, посмотрфлъ смутно и сказалъ: "Такъ вотъ это вы уже и погребли ее! зачѣмъ?!.. "Онъ остановился и не докончилъ своей рѣчи.

Но когда возвратился онъ домой, когда увидълъ, что пусто въ его комнатъ, что даже стулъ, на которомъ сидъла Пульхерія Ивановна, былъ вынесенъ, — онъ рыдалъ, рыдалъ сильно, рыдалъ неутъшно, и слезы, какъ ръка, лились изъ его тусклыхъ очей.

Пять лѣтъ прошло съ того времени. Какого горя не уноситъ время? Какая страсть уцълъетъ въ неровной битвъ съ нимъ? Я зналъ одного человъка въ цвътъ юныхъ еще силъ, исполненнаго истиннаго благородства и достоинствъ; я зналъ его влюбленнымъ нѣжно, страстно, бѣшено, дерзко, скромно, и, при мнъ, при моихъ глазахъ почти, предметъ его страсти нъжная, прекрасная, какъ ангелъ, была поражена ненасытною смертью. Я никогда не видалъ такихъ ужасныхъ порывовъ душевнаго страданія, такой бішеной, палящей тоски, такого пожирающаго отчаянія, какія волновали несчастнаго любовника. Я никогда не думалъ, чтобы могъ человъкъ создать для себя такой адъ, въ которомъ ни тъни, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду... Его старались не выпускать изъ глазъ; отъ него спрятали всѣ орудія, которыми бы онъ могъ умертвить себя. Двъ недъли спустя онъ вдругъ побѣдилъ себя: началъ смѣяться, шутить; ему дали свободу, и первое, на что онъ употребилъ ее, это было-купить пистолетъ. Въ одинъ день внезапно раздавшійся выстрълъ перепугалъ ужасно его родныхъ; они вбѣжали въ комнату и увидѣли его распростертаго, съ раздробленнымъ черепомъ. Врачъ, случившійся тогда, объ искусствъ котораго гремъла всеобщая молва, увидълъ въ немъ признаки существованія, нашелъ рану не совсъмъ смертельною, и онъ, къ изумленію всъхъ, былъ вылъченъ. Присмотръ за нимъ увеличили еще болѣе. Даже за столомъ не клали возлъ него ножа и старались удалить все, чъмъ бы могъ

Digitized by Google

онъ себя ударить; но онъ въ скоромъ времени нашелъ новый случай и бросился подъ колеса проъзжавшаго экипажа. Ему раздробило руку и ногу; но онъ опять былъ вылѣченъ. Годъ послѣ этого я видѣлъ его въ одномъ многолюдномъ залѣ: онъ сидѣлъ за столомъ, весело говорилъ: "птит-увертъ", закрывши одну карту, и за нимъ стояла, облокотившись на спинку егостула, молоденькая жена его, перебирая его марки.

По истеченіи сказанныхъ пяти лътъ послъ смерти Пульхеріи Ивановны я, будучи въ тъхъ мъстахъ, заъхалъ въ хуторокъ Аванасія Ивановича навъстить моего стариннаго сосъда, у котораго когда-то пріятно проводилъ день и всегда объѣдался лучшими издѣліями радушной хозяйки. Когда я подъѣхалъ кодвору, домъ мнѣ показался вдвое старѣе; крестьянскія избы совсъмъ легли на-бокъ, безъ сомнънія, такъ же, какъ и владъльцы ихъ; частоколъ и плетень во дворъ были совсъмъ разрушены, и я видълъ самъ, какъ кухарка выдергивала изъ негопалки для затопки печи, тогда какъ ей нужно было сдълать только два шага лишнихъ, чтобы достать тутъ же наваленнаго хворосту. Я съ грустью подъвхалъ къ крыльцу; тв же самые барбосы и бровки, уже слѣпые или съ перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверхъ свои волнистые, обвѣшанные репейниками, хвосты. Навстръчу вышелъ старикъ. Такъ, это онъ! Я тотчасъ узналъ его; но онъ согнулся уже вдвое противъ прежняго. Онъ узналъ меня и привътствовалъ съ тою же знакомою мнъ улыбкою. Я вошелъ за нимъ въ комнаты. Казалось, все было въ нихъ попрежнему; но я замътилъ во всемъ какой-тостранный безпорядокъ, какое-то ощутительное отсутствіе чего-то; словомъ, я ощутилъ въ себъ тъ странныя чувства, которыя овладъваютъ нами, когда мы вступаемъ въ первый разъ въ жилище вдовца, котораго прежде знали нераздъльнымъ съ подругою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бываютъ похожи на то, когда видимъ передъ собою безъ ноги человъка, котораго всегда знали здоровымъ. Во всемъ видно было отсутствіе заботливой Пульхеріи Ивановны: за столомъ подали одинъ ножъ безъ черенка; блюда уже не были приготовлены съ такимъ искусствомъ. О хозяйствъ я не хотълъ и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственныя заведенія.

Когда мы сѣли за столъ, дѣвка завязала Аванасія Ивановича салфеткою, и очень хорошо сдѣлала, потому что безъ того онъ бы весь халатъ свой запачкалъ соусомъ. Я старался его чѣмъ-нибудь занять и разсказывалъ ему разныя новости; онъ слушалъ съ тою же улыбкою, но по временамъ взглядъ его былъ совершенно безчувственъ, и мысли въ немъ не бродили, но исчезали. Часто поднималъ онъ ложку съ кашею и, вмѣсто

того, чтобы подносить ко рту, подносилъ къ носу; вилку свою, вмъсто того, чтобы воткнуть въ кусокъ цыпленка, онъ тыкалъ въ графинъ, и тогда дъвка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по нъскольку минутъ слъдующаго блюда. Аванасій Ивановичъ уже самъ замѣчалъ это и говорилъ: "Что это такъ долго не несутъ кушанья?" Но я видълъ сквозь щель въ дверяхъ, что мальчикъ, разносившій намъ блюда, вовсе не думалъ о томъ и спалъ, свъсивши голову на скамью.

"Вотъ это то кушанье", сказалъ Аванасій Ивановичъ, когда подали намъ мнишки со сметаною: "это то кушанье", продолжалъ онъ, и я замътилъ, что голосъ его началъ дрожать и слеза готовилась выглянуть изъ его свинцовыхъ глазъ, но онъ собиралъ всъ усилія, желая удержать ее: "это то кушанье, которое по... по... покой... покойни... и вдругъ брызнулъ слезами; рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетъла и разбилась; соусъ залилъ его всего. Онъ сидълъ безчувственно, безчувственно держалъ ложку, и слезы, какъ ручей, какъ немолчно текущій фонтанъ, лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку.

"Боже!" думалъ я, глядя на него; "пять лътъ всеистребляющаго времени, — старикъ уже безчувственный, старикъ, котораго жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущеніе души, котораго вся жизнь, казалось, состояла только изъ сидънія на высокомъ стуль, изъ яденія сушеныхъ рыбокъ и грушъ, изъ добродушныхъ разсказовъ, —и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнъе надъ нами: страсть или привычка? Или всъ сильные порывы, весь вихорь нашихъ желаній и кипящихъ страстей есть только слъдствіе нашего яркаго возраста, и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?" Что бы ни было, но въ это время мнѣ казались дѣтскими всъ наши страсти противъ этой долгой, медленной, почти безчувственной привычки. Нъсколько разъ силился онъ выговорить имя покойницы, но на половинъ слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плачъ дитяти поражалъ меня въ самое сердце. Нътъ, это не тъ слезы, на которыя обыкновенно такъ щедры старички, представляющіе вамъ жалкое свое положеніе и несчастія; это были также не тъ слезы, которыя они роняютъ за стаканомъ пунша: нътъ! это были слезы, которыя текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь отъ ъдкости боли уже охладъвшаго сердца.

Онъ недолго послъ того жилъ. Я недавно услышалъ объ его смерти. Странно, однако же, то, что обстоятельства кончины его имъли какое-то сходство съ кончиною Пульхеріи Ивановны. Въ одинъ день Афанасій Ивановичъ рѣшился немного



пройтись по саду. Когда онъ медленно шелъ по дорожкъ, съ обыкновенною своею безпечностью, вовсе не имъя никакой мысли, съ нимъ случилось странное происшествіе. Онъ вдругъ услышалъ, что позади его произнесъ кто-то довольно явственнымъ голосомъ: "Аванасій Ивановичъ!" Онъ оборотился, но никого совершенно не было; посмотрѣлъ во всѣ стороны, заглянулъ въ кусты — нигдъ никого. День былъ тихъ, и солнце сіяло. Онъ на минутку задумался; лицо его какъ-то оживилось, и онъ, наконецъ, произнесъ: "это Пульхерія Ивановна зоветъ меня! Вамъ, безъ сомнънія, когда-нибудь случалось слышать голосъ, называющій васъ по имени, который простолюдины объясняютъ тъмъ, что душа стосковалась за человъкомъ и призываетъ его, и послъ котораго слъдуетъ неминуемо смерть. Признаюсь, мнъ всегда былъ страшенъ этотъ таинственный зовъ. Я помню, что въ дътствъ я часто его слышалъ: иногда вдругъ позади меня кто-то явственно произносилъ мое имя. День обыкновенно въ это время былъ самый ясный и солнечный; ни одинъ листъ въ саду на деревъ не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечикъ въ это время переставалъ кричать; ни души въ саду. Но, признаюсь, если бы ночь, самая бъщеная и бурная, со всѣмъ адомъ стихій настигла меня одного среди непроходимаго лъса, я бы не такъ испугался ея, какъ этой ужасной тишины среди безоблачнаго дня. Я обыкновенно тогда бъжалъ съ величайшимъ страхомъ и занимавшимся дыханіемъ изъ сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мнъ навстръчу какой-нибудь человъкъ, видъ котораго изгонялъ эту страшную сердечную пустыню.

Онъ весь покорился своему душевному убѣжденію, что Пульхерія Ивановна зоветъ его; онъ покорился съ волею послушнаго ребенка, сохнулъ, кашлялъ, таялъ какъ свѣчка и, наконецъ, угасъ такъ, какъ она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бѣдное ея пламя. "Положите меня возлѣ Пульхеріи Ивановны",—вотъ все, что произнесъ онъ передъ своею кончиною.

Желаніе его исполнили и похоронили возлѣ церкви, близъмогилы Пульхеріи Ивановны. Гостей было меньше на похоронахъ, но простого народа и нищихъ было такое же множество. Домикъ барскій уже сдѣлался вовсе пустъ. Предпріимчивый приказчикъ вмѣстѣ съ войтомъ перетащили въ свои избы всѣ оставшіяся старинныя вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро пріѣхалъ, неизвѣстно откуда, какой-то дальній родственникъ, наслѣдникъ имѣнія, служившій прежде поручикомъ, не помню, въ какомъ полку, страшный реформаторъ. Онъувидѣлъ тотчасъ величайшее разстройство и упущеніе въ хозяй-

ственныхъ дълахъ; все это ръшился онъ непремънно искоренить, исправить и ввести во всемъ порядокъ. Накупилъ шесть прекрасныхъ англійскихъ серповъ, приколотилъ къ каждой избѣ особенный номеръ и, наконецъ, такъ хорошо распорядился, что имъніе черезъ шесть мъсяцевъ взято было въ опеку. Мудрая опека (изъ одного бывшаго засъдателя и какого-то штабсъ-капитана въ полиняломъ мундирѣ) перевела въ непродолжительное время всъхъ куръ и всъ яйца. Избы, почти совсъмъ лежавшія на земль, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частью числиться въ бъгахъ. Самъ же настоящій владътель, который, впрочемъ, жилъ довольно мирно съ своею опекою и пилъ вмъстъ съ нею пуншъ, пріъзжалъ очень ръдко въ свою деревню и проживалъ не долго. Онъ до сихъ поръ ѣздитъ по всъмъ ярмаркамъ въ Малороссіи, тщательно освъдомляется о цънахъ на разныя большія произведенія, продающіяся оптомъ, какъ-то: муку, пеньку, медъ и прочее; но покупаетъ только небольшія безд'ълушки, какъ-то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышаетъ всѣмъ оптомъ своимъ цѣны одного рубля.





повъсть.

I.

"А поворотись - ка, сынъ! Экой ты смѣшной какой! Что это на васъ за поповскіе подрясники? И этакъ всѣ ходятъ въ академіи?"

Такими словами встрѣтилъ старый Бульба двухъ сыновей своихъ, учившихся въ кіевской бурсѣ и пріѣхавшихъ домой къ отцу.

Сыновья его только что слѣзли съ коней. Это были два дюжіе молодца, еще смотрѣвшіе исподлобья, какъ недавно выпущенные семинаристы. Крѣпкія, здоровыя лица ихъ были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась бритва. Они были очень смущены такимъ пріемомъ отца и стояли неподвижно, потупивъ глаза въ землю.

"Стойте, стойте! Дайте мнѣ разглядѣть васъ хорошенько", продолжалъ онъ, поворачивая ихъ: "какія же длинныя на васъ свитки! \*) Экія свитки! Такихъ свитокъ еще и на свѣтѣ не было. А побѣги который-нибудь изъ васъ! Я посмотрю, не шлепнется ли онъ на землю, запутавшись въ полы".

"Не смъйся, не смъйся, батьку!" сказалъ, наконецъ, старшій изъ нихъ.

"Смотри ты, какой пышный! А отчего жъ бы не смѣяться?" "Да такъ; хоть ты мнѣ и батько, а какъ будешь смѣяться, то, ей-Богу, поколочу!"

"Ахъ, ты сякой-такой сынъ! какъ! батька?" сказалъ Тарасъ Бульба, отступивши съ удивленіемъ нѣсколько шаговъ назадъ.

<sup>\*)</sup> Верхняя одежда у южныхъ россіянъ.

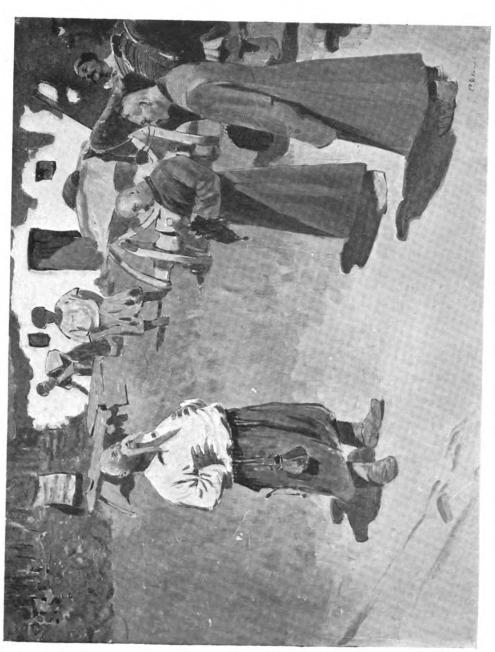

Прівздъ сыновей Бульбы.

Рис. С. Иванова.

"Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого".

"Какъ же хочешь ты со мною биться? развѣ на кулаки?"

"Да ужъ на чемъ бы то ни было".

"Ну, давай на кулаки!" говоритъ Бульба, засучивъ рукавъ: "посмотрю я, что за человъкъ ты въ кулакъ!"

И отецъ съ сыномъ, вмѣсто привѣтствія послѣ давней отлучки, начали насаживать другъ другу тумаки и въ бока, и въ поясницу, и въ грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

"Смотрите, добрые люди: одурълъ старый! Совсъмъ спятилъ съ ума! говорила блъдная, худощавая и добрая мать ихъ, стоявшая у порога и не успъвшая еще обнять ненаглядныхъ дътей своихъ. "Дъти пріъхали домой, больше году ихъ не видали, а онъ задумалъ невъсть что: на кулаки биться! "

"Да онъ славно бьется!" говорилъ Бульба, остановившись. "Ей-Богу, хорошо" продолжалъ онъ, немного оправляясь: "такъ, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся! "И отецъ съ сыномъ стали цѣловаться. "Добре, сынку! Вотъ такъ колоти всякаго, какъ меня тузилъ: никому не спускай! А все-таки на тебъ смъшное убранство: что это за веревка виситъ? А ты, бейбасъ, что стоишь и руки опустилъ?" говорилъ онъ, обращаясь къ младшему: "что жъ ты, собачій сынъ, не колотишь меня?"

"Вотъ еще что выдумалъ!" говорила мать, обнимавшая между тѣмъ младшаго. "И придетъ же въ голову этакое, чтобы дитя родное било отца! Да будто и до того теперь: дитя молодое, проъхало столько пути, утомилось ... (это дитя было двадцати слишкомъ лътъ и ровно въ сажень ростомъ): "ему бы теперь нужно опочить и поъсть чего-нибудь, а онъ заставляетъ его биться! "

"Э, да ты мазунчикъ, какъ я вижу!" говорилъ Бульба. "Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знаетъ. Какая вамъ нѣжба? Ваша нѣжба—чистое поле да добрый конь: вотъ ваша нъжба! А видите вотъ эту саблю? вотъ ваша матерь! Это все дрянь, чемъ набиваютъ головы ваши: и академіи, и все те книжки, буквари и философія, и все это: ка зна що-я плевать на все это! "Здъсь Бульба пригналъ въ строку такое слово, которое даже не употребляется въ печати. "А вотъ лучше я васъ на той же недълъ отправлю на Запорожье. Вотъ гдъ наука, такъ наука! Тамъ вамъ школа; тамъ только наберетесь разуму".

"И всего только одну недълю быть имъ дома?" говорила жалостно, со слезами на глазахъ, худощавая старуха-мать: "и



погулять имъ, бѣднымъ, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мнѣ не удастся наглядѣться на нихъ!"

"Полно, полно выть, старуха! Козакъ не на то, чтобы возиться съ бабами. Ты бы спрятала ихъ обоихъ себъ подъ юбку, да и сидъла бы на нихъ, какъ на куриныхъ яйцахъ. Ступай, ступай, да ставь намъ скоръе на столъ все, что есть. Не нужно пампушекъ, медовиковъ, маковниковъ и другихъ пундиковъ, тащи намъ всего барана, козу давай, меды сорокалътніе! Да горълки побольше, не съ выдумками горълки, не съ изюмомъ и всякими вытребеньками, а чистой, пънной горълки, чтобы играла и шипъла, какъ бъшеная".

Бульба повелъ сыновей своихъ въ свѣтлицу, откуда проворно выбъжали двъ красивыя дъвки-прислужницы, въ червонныхъ монистахъ, прибиравшія комнаты. Онъ, какъ видно, испугались прівзда паничей, не любившихъ спускать никому, или же просто хотъли соблюсти свой женскій обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидъвши мужчину, и потомъ долго закрываться отъ сильнаго стыда рукавомъ. Свътлица была убрана во вкусъ того времени, о которомъ живые намеки остались только въ пъсняхъ, да въ народныхъ думахъ, уже не поющихся болье на Украйнъ бородатыми старцами-слъпцами, въ сопровожденіи тихаго треньканья бандуры, въ виду обступившаго народа, — во вкусъ того браннаго, труднаго времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украйнъ за унію. Все было чисто, вымазано цвътной глиною. На стънахъ—сабли, нагайки, сътки для птицъ, невода и ружья, хитро обдъланный рогъ для пороху, золотая уздечка на коня и путы съ серебряными бляхами. Окна въ свътлицъ были маленькія, съ круглыми тусклыми стеклами, какія встръчаются нынъ только въ старинныхъ церквахъ, сквозь которыя иначе нельзя было глядъть, какъ приподнявъ надвижное стекло. Вокругъ оконъ и дверей были красные отводы. На полкахъ по угламъ стояли кувшины, бутылки и фляжки зеленаго и синяго стекла, ръзные серебряные кубки, позолоченныя чарки всякой работы: веницейской, турецкой, черкесской, зашедшія въ свѣтлицу Бульбы всякими путями черезъ третьи и четвертыя руки, что было весьма обыкновенно въ тъ удалыя времена. Берестовыя скамьи вокругъ всей комнаты; огромный столъ подъ образами въ парадномъ углу; широкая печь съ запечьями, уступами и выступами, покрытая цвѣтными, пестрыми изразцами, --- все это было очень знакомо нашимъ двумъ молодцамъ, приходившимъ каждый годъ домой на каникулярное время, приходившимъ потому, что у нихъ не было еще коней и потому, что не въ обычаъ было позволять школярамъ ъздить верхомъ. У нихъ были только длинные чубы, за которые могъ выдрать



ихъ всякій козакъ, носившій оружіе. Бульба только при выпускъ ихъ послалъ имъ изъ табуна своего пару молодыхъ жеребцовъ.

Бульба по случаю прівзда сыновей велвль созвать всвхъ сотниковъ и весь полковой чинъ, кто только былъ налицо; и когда пришли двое изъ нихъ и есаулъ Дмитро Товкачъ, старый его товарищъ, онъ имъ тотъ же часъ представилъ сыновей, говоря: "Вотъ смотрите, какіе молодцы! На Сѣчь ихъ скоропошлю". Гости поздравили и Бульбу, и обоихъ юношей и сказали имъ, что доброе дѣло дѣлаютъ и что нѣтъ лучшей науки для молодого человъка, какъ Запорожская Съчь.

"Ну жъ, паны браты, садись всякій, гдѣ кому лучше, за столъ. Ну, сынки! прежде всего выпьемъ горълки! такъ говорилъ Бульба. "Боже благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остапъ, и ты Андрій! Дай же Боже, чтобъ вы на войнъ всегда были удачливы! чтобы бусурмановъ били, и турковъ бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнутъ что противъ въры нашей чинить, то и ляховъ бы били. Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горълка? А какъ по-латыни горълка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свътъ горълка. Какъ, бишь, того звали, что латинскіе вирши писалъ? Я грамотъ разумъю не сильно, а потому и не знаю: Горацій, что-ли?"

"Вишь, какой батько!" подумалъ про себя старшій сынъ, Остапъ: "все старый, собака, знаетъ, а еще и прикидывается".

"Я думаю, архимандритъ не давалъ вамъ и понюхать го-. рѣлки", продолжалъ Тарасъ. "А признайтесь, сынки, крѣпко стегали васъ березовыми и свъжимъ вишнякомъ по спинъ и повсему, что ни есть у козака? А можетъ, такъ какъ вы сдълались уже слишкомъ разумные, такъ можетъ, и плетюганами пороли? Чай, не только по субботамъ, а доставалось и въ середу, и въ четверги?"

"Нечего, батько, вспоминать, что было", отвъчалъ хладнокровно Остапъ: "что было, то прошло!"

"Пусть теперь попробуетъ!" сказалъ Андрій: "пускай теперь кто-нибудь только зацъпитъ. Вотъ пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будетъ знать она, что за вещь козацкая сабля!"

"Добре, сынку! ей-Богу, добре! Да когда на то пошло, то и я съ вами ѣду! ей-Богу, ѣду. Какого дьявола мнѣ здѣсь ждать? Чтобъ я сталъ гречкосѣемъ, домоводомъ, глядѣть за овцами, да за свиньями, да бабиться съ женой? Да пропади она: я козакъ, не хочу! Такъ что же, что нътъ войны? Я такъ поъду съ вами на Запорожье-погулять. Ей-Богу, поъду! "И старый Бульба мало-по-малу горячился, горячился, наконецъ, разсердился совсъмъ, всталъ изъ-за стола и, пріосанившись, топнулъ ногою.

"Завтра же ѣдемъ! Зачѣмъ откладывать? Какого врага мы можемъ здъсь высидъть? На что намъ эта хата? Къ чему намъ все это? На что эти горшки?" Сказавши это, онъ началъ колотить и швырять горшки и фляжки.

Бъдная старушка, привыкшая уже къ такимъ поступкамъ своего мужа, печально глядъла, сидя на лавкъ. Она не смъла ничего говорить; но, услыша о такомъ страшномъ для нея ръшеніи, она не могла удержаться отъ слезъ; взглянула на дътей съ которыми угрожала ей такая скорая разлука, --- и никто бы не могъ описать всей безмолвной силы ея горести, которая, казалось, трепетала въ глазахъ ея и въ судорожносжатыхъ губахъ.

Бульба былъ упрямъ страшно. Это былъ одинъ изъ тъхъ характеровъ, которые могли возникнуть только въ тяжелый XV въкъ на полукочующемъ углу Европы, когда вся южная первобытная Россія, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до тла неукротимыми набъгами монгольскихъ хищниковъ; когда, лишившись дома и кровли, сталъ здъсь отваженъ человъкъ; когда на пожарищахъ, въ виду грозныхъ сосъдей и въчной опасности, селился онъ и привыкалъ глядъть имъ прямо въ очи, разучившись знать, существуетъ ли какая боязнь на свътъ; когда браннымъ пламенемъ объялся древле-мирный славянскій духъ и завелось козачество—широкая разгульная замашка русской природы, и когда всъ поръчья, перевозы, прибрежныя пологія и удобныя мѣста усѣялись козаками, которымъ и счету никто не вѣдалъ, и смѣлые товарищи ихъ были въ правѣ отвъчать султану, пожелавшему знать о числъ ихъ: "Кто ихъ знаетъ! у насъ ихъ раскидано по всему степу: что байракъ, то (гдѣ маленькій пригорокъ, тамъ ужъ и козакъ). Это было точно необыкновенное явленіе русской силы: его вышибло изъ народной груди огниво бъдъ. Вмъсто прежнихъ удъловъ, мелкихъ городковъ, наполненныхъ псарями и ловчими, вмъсто враждующихъ и торгующихъ городами мелкихъ князей возникли грозныя селенія, курени и околицы, связанные общею опасностью и ненавистью противъ нехристіанскихъ хищниковъ. Уже извѣстно всъмъ изъ исторіи, какъ ихъ въчная борьба и безпокойная жизнь спасли Европу отъ неукротимыхъ набъговъ, грозившихъ ее опрокинуть. Короли польскіе, очутившіеся, на м'єсто уд'єльных князей, властителями этихъ пространныхъ земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значенье козаковъ и выгоды таковой бранной, сторожевой жизни. Они поощряли ихъ и льстили этому расположенію. Подъ ихъ отдаленною властью гетьманы, избранные изъ среды самихъ же козаковъ, преобразовали околицы и курени въ полки и правильные округи. Это не было строевое

собранное войско; его бы никто не увидалъ; но въ случаъ войны и общаго движенья, въ восемь дней, не больше, всякій являлся на конъ, во всемъ своемъ вооруженіи, получа одинъ только червонецъ платы отъ короля, и въ двѣ недѣли набиралось такое войско, какого бы не въ силахъ были набрать никакіе рекрутскіе наборы. Кончился походъ, воинъ уходилъ въ луга и пашни, на днъпровскіе перевозы, ловилъ рыбу, торговалъ, варилъ пиво, и былъ вольный козакъ. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновеннымъ способностямъ его. Не было ремесла, котораго бы не зналъ козакъ: накурить вина, снарядить телъту, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, въ прибавку къ тому, гулять напропалую, пить и бражничать, какъ только можетъ одинъ русскій, —все это было ему по плечу. Кромъ реестровыхъ козаковъ, считавшихъ обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, въ случаъ большой потребности, набрать цълыя толпы охочекомонныхъ: стоило только есауламъ пройти по рынкамъ и площадямъ всѣхъ селъ и мъстечекъ и прокричать во весь голосъ, ставши на телъгу: "Эй, вы, пивники, броварники! Полно вамъ пиво варить, да валяться по запечьямъ, да кормить своимъ жирнымъ тъломъ мухъ! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосъи, овцепасы, баболюбы! Полно вамъ за плугомъ ходить, да пачкать въ землъ свои желтые чоботы, да подбираться къ жинкамъ и губить силу рыцарскую! Пора доставать козацкой славы!"И слова эти были какъ искры, падавшія на сухое дерево. Пахарь ломалъ свой плугъ, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленникъ и торгашъ посылалъ къ чорту и ремесло, и лавку, билъ горшки въ домѣ, —и все, что ни было, садилось на коня. Словомъ, русскій характеръ получилъ здъсь могучій, широкій размахъ, кръпкую наружность.

Тарасъ былъ одинъ изъ числа коренныхъ, старыхъ полковниковъ: весь былъ онъ созданъ для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда вліяніе Польши начинало уже сказываться на русскомъ дворянствъ. Многіе перенимали уже польскіе обычаи, заводили роскошь, великол впныя прислуги, соколовъ, ловчихъ, объды, дворы. Тарасу было не по сердцу. Онъ любилъ простую жизнь козаковъ и перессорился съ тъми изъ своихъ товарищей, которые были наклонны къ варшавской сторонъ, называя ихъ холопьями польскихъ пановъ. Въчно неугомонный, онъ считалъ себя законнымъ защитникомъ православія. Самоуправно входилъ въ села, гдъ только жаловались на притъсненія арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлинъ съ дыма. Самъ съ своими козаками производилъ надъ ними расправу и положилъ себъ правиломъ, что въ трехъ слу-



чаяхъ всегда слъдуетъ взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважили въ чемъ старшинъ и стояли передъ ними въ шапкахъ; когда глумились надъ православіемъ и не чтили обычая предковъ, и, наконецъ когда враги были басурманы и турки, противъ которыхъ онъ считалъ во всякомъ случаъ позволительнымъ поднять оружіе во славу христіанства.

Теперь онъ тъшилъ себя заранъе мыслью, какъ онъ явится съ двумя сыновьями своими на Съчь и скажетъ: "Вотъ посмотрите, какихъ я молодцовъ привелъ къ вамъ! " Какъ представитъ ихъ всъмъ старымъ, закаленнымъ въ битвахъ товарищамъ; какъ поглядитъ на первые подвиги ихъ въ ратной наукъ и бражничествѣ, которое почиталъ тоже однимъ изъ главныхъ достоинствъ рыцаря. Онъ сначала хотълъ было отправить ихъ однихъ; но, при видъ ихъ свъжести, рослости, могучей тълесной красоты, вспыхнулъ воинскій духъ его, и онъ на другой же день ръшился ъхать съ ними самъ, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Онъ уже хлопоталъ и отдавалъ приказы, выбиралъ коней и сбрую для молодыхъ сыновей, навъдывался и въ конюшни, и въ амбары, отобралъ слугъ, которые должны были завтра съ ними ъхать. Есаулу Товкачу передалъ свою власть вмъстъ съ кръпкимъ наказомъ явиться сей же часъ со всъмъ полкомъ, если только онъ подастъ изъ Съчи какуюнибудь въсть. Хотя онъ былъ и навеселъ, и въ головъ его еще бродилъ хмель, однако жъ не забылъ ничего; даже отдалъ приказъ напоить коней и всыпать имъ въ ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришелъ усталый отъ своихъ заботъ.

"Ну, дѣти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дѣлать то, что Богъ дастъ. Да не стели намъ постель! Намъ не нужна постель; мы будемъ спать на дворѣ".

Ночь еще только что обняла небо; но Бульба всегда ложился рано. Онъ развалился на коврѣ, накрылся бараньимъ тулупомъ, потому что ночной воздухъ былъ довольно свѣжъ и потому что Бульба любилъ укрыться потеплѣе, когда былъ дома. Онъ вскорѣ захрапѣлъ, и за нимъ послѣдовалъ весь дворъ; все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ, захрапѣло и запѣло. Прежде всего заснулъ сторожъ, потому что болѣе всѣхъ напился для пріѣзда паничей.

Одна бъдная мать не спала. Она приникла къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расчесывала гребнемъ ихъ молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала ихъ слезами. Она глядъла на нихъ вся, глядъла всъми чувствами, вся превратилась въ одно зръніе и не могла наглядъться. Она вскормила ихъ собственною грудью; она возрастила, взлелъяла ихъ—и только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ



собой. "Сыны мои, сыны мои милые! что будетъ съ вами? что ждетъ васъ?" говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ прекрасное когда-то лицо ея. Въ самомъ дълъ, она была жалка, какъ всякая женщина того удалаго въка. Она мигъ только жила любовью, только въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидалъ ее для сабли, для товарищества, для бражничества. Она видъла мужа въ годъ два, три дня, и потомъ нъсколько лътъ о немъ не бывало слуху. Да и когда видълась съ нимъ, когда они жили вмѣстѣ, что за жизнь ея была? Она терпъла оскорбленія, даже побои; она видъла ласки, оказываемыя только изъ милости; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищъ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ нею, и ея прекрасныя свѣжія щеки и перси безъ лобзаній отцвѣли и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, всъ чувства, все, что есть нъжнаго и страстнаго въ женщинъ, — все обратилось у нея въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, съ страстью, съ слезами, какъ степная чайка, вилась надъ дѣтьми своими. Ея сыновей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея, —берутъ для того, чтобы не увидъть ихъ никогда! Кто знаетъ, быть, при первой битвъ татаринъ срубитъ имъ головы, и она не будетъ знать, гдъ лежатъ брошенныя тъла ихъ, которыя расклюетъ хищная подорожная птица; а за каждую каплю крови ихъ она отдала бы себя всю. Рыдая, глядъла она имъ въ очи, когда всемогущій сонъ начиналъ уже смыкать ихъ, и думала: "Авось либо Бульба, проснувщись, отсрочитъ денька на два отъвздъ; можетъ быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро вхать, что много выпилъ".

Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный спящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколъ, окружавшій дворъ. Она все сидъла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ, ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ и не думала о снъ. Уже кони, чуя разсвътъ, всъ полегли на траву и перестали ъсть; верхніе листья вербъ начали лепетать, и мало-по-малу лепечущая струя спустилась по нимъ до самаго низу. Она просидъла до свъта, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе жеребенка; красныя полосы ясно сверкнули на небъ.

Бульба вдругъ проснулся и вскочилъ. Онъ очень хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера. "Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А гдъ стара? (такъ онъ обыкновенно



Бѣдная старушка, лишенная послѣдней надежды, уныло поплелась въ хату. Между тѣмъ какъ она со слезами готовила все, что нужно къ завтраку, Бульба раздавалъ свои приказанія, возился на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей своихъ лучшія убранства.

Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ явились, вмѣсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, сафьянные красные, съ серебряными подковами; шаровары, шириною въ Черное море, съ тысячью складокъ и со сборами, перетянулись золотымъ очкуромъ; къ очкуру прицѣплены были длинные ремешки, съ кистями и прочими побрякушками для трубки. Козакинъ алаго цвѣта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясался узорчатымъ поясомъ, чеканные турецкіе пистолеты были засунуты за поясъ; сабля брякала по ногамъ. Ихъ лица, еще мало загорѣвшія, казалось, похорошѣли и побѣлѣли; молодые черные усы теперь какъ-то ярче оттѣняли бѣлизну ихъ и здоровый, мощный цвѣтъ юности; они были хороши подъ черными бараньими шапками, съ золотымъ верхомъ. Бѣдная мать! Она какъ увидѣла ихъ, и слова не могла промолвить, и слезы остановились въ глазахъ ея.

"Ну, сыны, все готово! Нечего мѣшкать! произнесъ, наконецъ, Бульба. "Теперь, по обычаю христіанскому, нужно передъдорогою всѣмъ присѣсть".

Всѣ сѣли, не выключая даже и хлопцевъ, стоявшихъ почтительно у дверей.

"Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ!" сказалъ Бульба: "моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы стояли всегда за вѣру Христову, а не то—пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не было на свѣтѣ! Подойдите, дѣти, къ матери: молитва материнская и на водѣ, и на землѣ спасаетъ!"

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двѣ небольшія иконы, надѣла имъ, рыдая, на шею. "Пусть хранитъ васъ... Божья Матерь... Не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть вѣсточку о себѣ..." Далѣе она не могла говорить.

"Ну, пойдемъ, дъти!" сказалъ Бульба.

У крыльца стояли осъдланные кони. Бульба вскочилъ на своего Чорта, который бъшено отшатнулся, почувствовавъ на себъ двадцатипудовое бремя, потому что Тарасъ былъ чрезвычайно тяжелъ и толстъ.

Когда увидъла мать, что уже и сыны ея съли на коней, она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица выражалось болъе какой-то нъжности; она схватила его за стремя,



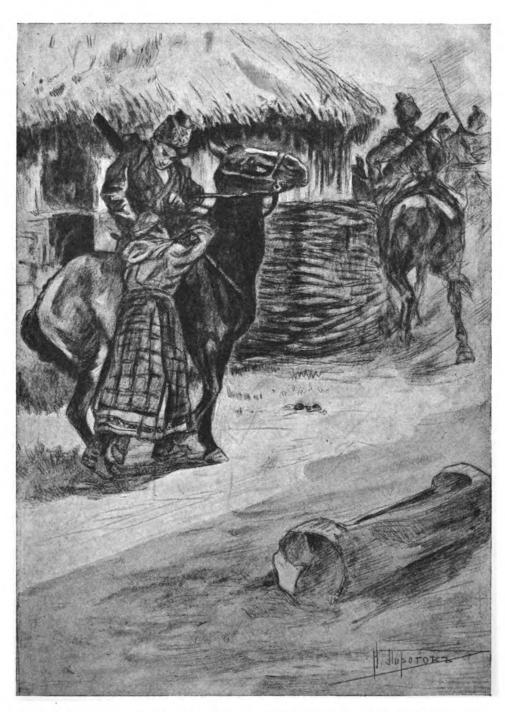

"Она прилипнула къ съдлу его и съ отчаяньемъ въ глазахъ не выпускала его изъ рукъ своихъ".

Рис. Н. Пирогова.

она прилипнула къ сѣдлу его и, съ отчаяньемъ въ глазахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ козака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но когда выѣхали они за ворота, со всею легкостью дикой козы, несообразной ея лѣтамъ, выбѣжала она за ворота, съ непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного изъ сыновей съ какою-то помѣшанною, безчувственною горячностью. Ее опять увели.

Молодые козаки ъхали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, съ своей стороны, былъ тоже нѣсколько смущенъ, хотя и старался этого не показывать. День былъ сърый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ. Они, проъхавши, оглянулись назадъ: хуторъ ихъ какъ ушелъ въ землю, —только видны были надъ землей двъ трубы скромнаго ихъ домика, да вершины деревъ, по сучьямъ которыхъ они лазали, какъ бълки; еще стлался передъ ними тотъ лугъ, по которому они могли припомнить всю исторію своей жизни, отъ лътъ, когда валялись по росистой травъ его, до лътъ, когда поджидали въ немъ чернобровую козачку, боязливо перелетавшую черезъ него при помощи своихъ свъжихъ, быстрыхъ ногъ. Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телѣги, одиноко торчитъ въ небъ; уже равнина, которую они проъхали, кажется издали горою и все собою закрыла. Прощайте и дътство, и игры, и все, и все!

II.

Всѣ три всадника ѣхали молчаливо. Старый Тарасъ думалъ о давнемъ: передъ нимъ проходила его молодость, его лѣта, его протекшія лѣта, о которыхъ всегда плачетъ козакъ, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ думалъ о томъ, кого онъ встрѣтитъ на Сѣчи изъ своихъ прежнихъ сотоварищей. Онъ вычислялъ, какіе уже перемерли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на его зѣницѣ, и посѣдѣвшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболье о сыновьяхъ его. Они были отданы по двънадцатому году въ кіевскую академію, потому что всъ почетные сановники тогдашняго времени считали необходимостью дать воспитаніе своимъ дътямъ, хотя это дълалось съ тъмъ, чтобы послъ совершенно позабыть его. Они тогда были, какъ всъ, поступавшіе въ бурсу, дики, воспитаны на свободъ, и тамъ уже

Digitized by Google

обыкновенно они нѣсколько шлифовались и получали что-то общее, дълавшее ихъ похожими другъ на друга. Старшій, Остапъ, началъ съ того свое поприще, что въ первый еще годъ бъжалъ. Его возвратили, высъкли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывалъ онъ свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши его безчеловъчно, покупали ему новый. Но, безъ сомнънія, онъ повторилъ бы и въ пятый, если бы отецъ не далъ ему торжественнаго объщанія продержать его въ монастырскихъ служкахъ цълыя двадцать лътъ и не поклялся напередъ, что онъ не увидитъ Запорожья вовъки, если не выучится въ академіи всъмъ наукамъ. Любопытно, что это говорилъ тотъ же самый Тарасъ Бульба, который бранилъ всю ученость и совътовалъ, какъ мы уже видъли, дътямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени Остапъ началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидъть за скучною книгою и скоро сталъ на ряду съ лучшими. Тогдашній родъ ученія страшно расходился съ образомъ жизни: эти схоластическія, грамматическія, риторическія и логическія тонкости р'вшительно не прикасались къ времени, никогда не примънялись и не повторялись въ жизни. Учившіеся имъ ни къ чему не могли привязать своихъ познаній, хотя бы даже менъе схоластическихъ. Самые тогдашніе ученые болѣе другихъ были невѣжды, потому что вовсе были удалены отъ опыта. Притомъ же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, — все это должно было имъ внушить дъятельность совершенно внъ ихъ учебнаго занятія. Иногда плохое содержаніе, иногда частыя наказанія голодомъ, иногда многія потребности, возбуждающіяся въ свѣжемъ, здоровомъ, крѣпкомъ юношѣ, все это, соединившись, рождало въ нихъ ту предпріимчивость, которая послѣ развивалась на Запорожьѣ. Голодная бурса рыскала по улицамъ Кіева и заставляла всъхъ быть осторожными. Торговки, сидъвшія на базаръ, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, съмечки изъ тыквъ, какъ орлицы дътей своихъ, если только видъли проходившаго бурсака. Консулъ, долженствовавшій по обязанности своей наблюдать надъ подвъдомственными ему сотоварищами, имълъ такіе страшные карманы въ своихъ шароварахъ, что могъ помъстить туда всю лавку зазъвавшейся торговки. Эти бурсаки составляли совершенно отдъльный міръ: въ кругъ высшій, состоявшій изъ польскихъ и русскихъ дворянъ, они не допускались. Самъ воевода Адамъ Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академіи, не вводилъ ихъ въ общество и приказывалъ держать ихъ построже. Впрочемъ, это наставленіе было вовсе излишне, потому что ректоръ и профессоры-монахи не жалѣли лозъ и плетей, и



часто ликторы, по ихъ приказанію, пороли своихъ консуловъ такъ жестоко, что тъ нъсколько недъль почесывали свои шаровары. Многимъ изъ нихъ это было вовсе ничего и казалось немного чъмъ кръпче хорошей водки съ перцемъ; другимъ, наконецъ, сильно надоъдали такія безпрестанныя припарки, и они убъгали на Запорожье, если умъли найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остапъ Бульба, несмотря на то, что началъ съ большимъ стараніемъ учить логику и даже богословіе, никакъ не избавлялся неумолимыхъ розогъ. Естественно, что все это должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаковъ. Остапъ считался всегда однимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ рѣдко предводительствовалъ другими въ дерзкихъ предпріятіяхъ-обобрать чужой садъ или огородъ, но зато онъ былъ всегда однимъ изъ первыхъ, приходившихъ подъ знамена предпріимчиваго бурсака, и никогда, ни въ какомъ случаъ, не выдавалъ своихъ товарищей; никакія плети и розги не могли заставить его это сдълать. Онъ былъ суровъ къ другимъ побужденіямъ, кромъ войны и разгульной пирушки; по крайней мьръ, никогда почти о другомъ не думалъ. Онъ былъ прямодущенъ съ равными. Онъ имълъ доброту въ такомъ видъ, въ какомъ она могла только существовать при такомъ характеръ и въ тогдашнее время. Онъ душевно былъ тронутъ слезами бѣдной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой братъ его, Андрій, имълъ чувства нъсколько живъе и какъ-то болъе развитыя. Онъ учился охотнъе и безъ напряженія, съ какимъ обыкновенно принимается тяжелый и сильный характеръ. Онъ былъ изобрътательнъе своего брата, чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго предпріятія и иногда съ помощью изобрътательнаго ума своего умълъ увертываться отъ наказанія, тогда какъ братъ его, Остапъ, отложивши всякое попеченіе, скидалъ съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая просить о помилованіи. Онъ также кипълъ жаждою подвига, но вмъстъ съ нею душа его была доступна и другимъ чувствамъ. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за восьмнадцать лътъ; женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его; онъ, слушая философскіе диспуты, видълъ ее поминутно свъжую, черноокую, нѣжную. Предъ нимъ безпрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перси, нѣжная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ея дъвственныхъ и вмъстъ мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онъ тщательно скрывалъ отъ своихъ товарищей эти движенія страстной юношеской души, потому что въ



тогдашній въкъ было стыдно и безчестно думать козаку о женщинъ и любви, не отвъдавъ битвы. Вообще въ послъдніе годы онъ ръже являлся предводителемъ какой-нибудь ватаги, но чаще бродилъ одинъ гдъ-нибудь въ уединенномъ закоулкъ Кіева, потопленномъ въ вишневыхъ садахъ, среди низенькихъ домиковъ, заманчиво глядъвшихъ на улицу. Иногда онъ забирался и въ улицу аристократовъ, въ нынъшнемъ старомъ Кіевъ, гдъ жили малороссійскіе и польскіе дворяне и гдѣ дома были выстроены съ нѣкоторою прихотливостью. Одинъ разъ, когда онъ зазѣвался, на него почти наъхала колымага какого-то польскаго пана, и сидъвшій на козлахъ возница съ престрашными усами хлыстнулъ его довольно исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вскипѣлъ: съ безумною смѣлостью схватилъ онъ мощною рукою своею за заднее колесо и остановилъ колымагу. Но кучеръ, опасаясь раздѣлки, ударилъ по лошадямъ, онѣ рванули,—и Андрій, къ счастью успъвшій отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармоническій смѣхъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза и увидѣлъ стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывалъ отъ роду: черноглазую и бълую, какъ снъгъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солнца. Она смъялась отъ всей души, и смъхъ придавалъ сверкающую силу ея ослѣпительной красотѣ. Онъ оторопѣлъ. Онъ глядѣлъ на нее, совсъмъ потерявшись, разсъянно обтирая съ лица своего грязь, которою еще болъе замазывался. Кто бы была эта красавица? Онъ хотълъ было узнать отъ дворни, которая толпою, въ богатомъ убранствъ, стояла за воротами, окруживши игравшаго молодого бандуриста. Но дворня подняла смѣхъ, увидъвши его запачканную рожу, и не удостоила его отвътомъ. Наконецъ, онъ узналъ, что это была дочь пріѣхавшаго на время ковенскаго воеводы. Въ слъдующую же ночь, съ свойственною однимъ бурсакамъ дерзостью, онъ пролѣзъ чрезъ частоколъ въ садъ, взлъзъ на дерево, которое раскидывалось вътвями на самую крышу дома; съ дерева перелѣзъ онъ на крышу и черезъ трубу камина пробрался прямо въ спальню красавицы, которая въ это время сидъла передъ свъчою и вынимала изъ ушей своихъ дорогія серьги. Прекрасная полячка такъ испугалась, увидъвши вдругъ передъ собою незнакомаго человъка, что не могла произнесть ни одного слова; но когда примѣтила, что бурсакъ стоялъ, потупивъ глаза и не смъя отъ робости пошевелить рукою, когда узнала въ немъ того же самаго, который хлопнулся передъ ея глазами на улицъ, смъхъ вновь овладълъ ею. Притомъ въ чертахъ Андрія ничего не было страшнаго: онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души смъялась и долго забавлялась надъ нимъ. Красавица была вътрена, какъ полячка; но глаза ея, глаза чу-



десные, пронзительно-ясные, бросали взглядъ долгій, какъ постоянство. Бурсакъ не могъ пошевелить рукою и былъ связанъ, какъ въ мъшкъ, когда дочь воеводы смъло подошла къ нему, надъла ему на голову свою блистательную діадему, повъсила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку съ фестонами, вышитыми золотомъ. Она убирала его и дълала съ нимъ тысячу разныхъ глупостей, съ развязностью дитяти, которою отличаются вътреныя полячки и которая повергла бъднаго бурсака въ большее еще смущеніе. Онъ представлялъ смѣшную фигуру, раскрывши ротъ и глядя неподвижно въ ея ослѣпительныя очи. Раздавшійся въ это время у дверей стукъ испугалъ ее. Она велъла ему спрятаться подъ кровать, и какъ только безпокойство прошло, кликнула свою горничную, плънную татарку, и дала ей приказаніе осторожно вывесть его въ садъ и оттуда отправить черезъ заборъ. Но на этотъ разъ бурсакъ не такъ счастливо перебрался черезъ заборъ: проснувшійся сторожъ хватилъ его порядочно по ногамъ, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улицѣ, покамѣстъ быстрыя ноги не спасли его. Послъ этого проходить возлъ дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Онъ встрътилъ ее еще разъ въ костелъ; она замътила его и очень пріятно усмъхнулась, какъ давнему знакомому. Онъ видълъ ее вскользь еще одинъ разъ; и послъ этого воевода ковенскій скоро уѣхалъ, и вмѣсто прекрасной черноглазой полячки выглядывало изъ оконъ какое-то толстое лицо. Вотъ о чемъ думалъ Андрій, повъсивъ голову и потупивъ глаза въ гриву коня своего.

А между тъмъ степь уже давно приняла ихъ всъхъ въ свои зеленыя объятія, и высокая трава, обступивши, скрыла ихъ, и только черныя козачьи шапки однѣ мелькали между ея колосьями.

"Э, э, э! что же это вы, хлопцы, такъ притихли?" сказалъ, наконецъ, Бульба, очнувшись отъ своей задумчивости: будто какіе-нибудь чернецы! Ну, разомъ всѣ думки къ нечистому! Берите въ зубы люльки, да закуримъ, да пришпоримъ коней, да полетимъ такъ, чтобы и птица не угналась за нами".

И козаки, принагнувшись къ конямъ, пропали въ травъ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было видъть; одна только струя сжимаемой травы показывала слѣдъ ихъ быстраго бѣга.

Солнце выглянуло давно на расчищенномъ небъ и живительнымъ, теплотворнымъ свътомъ своимъ облило степь. Все, что смутно и сонно было на душъ у козаковъ, вмигъ слетъло: сердца ихъ встрепенулись, какъ птицы.

Степь чъмъ далъе, тъмъ становилась прекраснъе. Тогда



весь югъ, все то пространство, которое составляетъ нынъшнюю Новороссію до самаго Чернаго моря, было зеленою, дѣвственною пустынею. Никогда плугъ не проходилъ по неизмъримымъ волнамъ дикихъ растеній; одни только кони, скрывавшіеся въ нихъ, какъ въ лъсу, вытаптывали ихъ. Ничего въ природъ не могло быть лучше; вся поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по которому брызнули милліоны разныхъ цвътовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили голубыя, синія и лиловыя волошки; желтый дрокъ выскакивалъ вверхъ своею пирамидальною верхушкою; бълая кашка зонтикообразными шапками пестръла на поверхности; занесенный, Богъ знаетъ, откуда колосъ пшеницы наливался въ гущъ. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои шеи. Воздухъ былъ наполненъ тысячью разныхъ птичьихъ свистовъ. Въ небѣ неподвижно стояли ястребы, распластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ сторонъ тучи дикихъ гусей отдавался, Богъ въсть, въ какомъ дальнемъ озеръ. Изъ травы подымалась мърными взмахами чайка и роскошно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она пропала въ вышинъ и только мелькаетъ одною черною точкою; вонъ она перевернулась крылами и блеснула передъ солнцемъ... Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!..

Наши путешественники останавливались только на нѣсколько минутъ для объда, при чемъ ъхавшій съ ними отрядъ изъ десяти козаковъ слѣзалъ съ лошадей, отвязывалъ деревянныя баклажки съ горълкою и тыквы, употребляемыя вмъсто сосудовъ. Ъли только хлѣбъ съ саломъ, или коржи, пили только по одной чаркъ, единственно для подкръпленія, потому что Тарасъ Бульба не позволяйть никогда напиваться въ дорогѣ, и продолжали путь до вечера. Вечеромъ вся степь совершенно перемънялась: все пестрое пространство ея охватывалось послѣднимъ яркимъ отблескомъ солнца и постепенно темнъло, такъ что видно было, какъ тѣнь перебъгала по немъ, и она становилась темно-зеленою; испаренія подымались гуще; каждый цвѣтокъ, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовоніемъ. По небу, изголуба-темному, какъ будто исполинскою кистью наляпаны были широкія полосы изъ розоваго золота; изрѣдка бълъли клоками легкія и прозрачныя облака, и самый свъжій, обольстительный, какъ морскія волны, вътерокъ едва колыхался по верхушкамъ травы и чуть дотрогивался до щекъ. Вся музыка, звучавшая днемъ, утихала и смѣнялась другою. Пестрые суслики выпалзывали изъ норъ своихъ, становились на заднія лапки и оглашали степь свистомъ. Трещаніе кузнечиковъ становилось слышнъе. Иногда слышался изъ какого-нибудь уеди-



Рис. Н. Пирогова. "Э.э.э! Что же вы, хлопцы, такъ притихли?"—сказалъ наконецъ Бульба,—"пришпоримъ коней да И казаки, пригнувшись къ конямъ, пропали въ травъ. полетимъ такъ, чтобы и птица не угналась за нами!"

Digitized by Google

неннаго озера крикъ лебедя и, какъ серебро, отдавался въ воздухъ. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлегъ, раскладывали огонь и ставили на него котелъ, въ которомъ варили себъ кулишъ; паръ отдълялся и косвенно дымился на воздухъ. Поужинавъ, козаки ложились спать, пустивши по травъ спутанныхъ коней своихъ. Они раскидывались на свиткахъ. На нихъ прямо глядъли ночныя звъзды. Они слышали своимъ ухомъ весь безчисленный міръ насѣкомыхъ, наполнявшихъ траву: весь ихъ трескъ, свистъ, стрекотанье, —все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось въ свѣжемъ воздухѣ и убаюкивало дремлющій слухъ. Если же кто-нибудь изъ нихъ подымался и вставалъ на время, то ему представлялась степь усъянною блестящими искрами свътящихся червей. Иногда ночное небо въ разныхъ мъстахъ освъщалось дальнимъ заревомъ отъ выжигаемаго по лугамъ и ръкамъ сухого тростника, и темная вереница лебедей, летъвшихъ на съверъ, вдругъ освъщалась серебряно-розовымъ свътомъ, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу. Путешественники ѣхали безъ всякихъ приключеній. Нигдѣ

не попадались имъ деревья: все та же безконечная, вольная, прекрасная степь. По временамъ только въ сторонъ синъли верхушки отдаленнаго лъса, тянувшагося по берегамъ Днъпра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыновьямъ на маленькую, чернъвшую въ дальней травъ, точку, сказавши: "Смотрите, дътки, вонъ скачетъ татаринъ! " Маленькая головка съ усами уставила издали прямо на нихъ узенькіе тлаза свои, понюхала воздухъ, какъ гончая собака, и, какъ серна, пропала, увидъвши, что козаковъ было тринадцать человъкъ. "А ну, дъти, попробуйте догнать татарина! И не пробуйте, --- вовъки не поймаете: у него конь быстръе моего Чорта". Однако жъ Бульба взялъ предосторожность, опасаясь гдѣ-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали къ небольшой ръчкъ, называвшейся Татаркою, впадающей въ Днъпръ, кинулись въ воду съ конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть свой слъдъ, и тогда уже, выбравшись на берегъ, они продолжали далъе путь.

Черезъ три дня послѣ этого они были уже недалеко отъ мѣста, бывшаго предметомъ ихъ поѣздки. Въ воздухѣ вдругъ захолодѣло: они почувствовали близость Днѣпра. Вотъ онъ сверкаетъ вдали и темною полосою отдѣлился отъ горизонта. Онъ вѣялъ холодными волнами и разстилался ближе, ближе, и, наконецъ, охватилъ половину всей поверхности земли. Это было то мѣсто Днѣпра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, бралъ, наконецъ, свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись по волѣ, гдѣ брошенные въ средину его острова вытѣсняли его еще далѣе



изъ береговъ, и волны его стлались широко по землѣ, не встрѣчая ни утесовъ, ни возвышеній. Козаки сошли съ коней своихъ, взошли на паромъ и чрезъ три часа плаванія были уже у береговъ острова Хортицы, гдѣ была тогда Сѣчь, такъ часто перемѣнявшая свое жилище.

Куча народу бранилась на берегу съ перевозчиками. Козаки оправили коней. Тарасъ пріосанился, стянулъ на себѣ покрѣпче поясъ и гордо провелъ рукою по усамъ. Молодые сыны его тоже осмотръли себя съ ногъ до головы съ какимъ-то страхомъ и неопредъленнымъ удовольствіемъ, и всъ вмъстъ въъхали въ предмъстье, находившееся за полверсты отъ Съчи. При въъздъ ихъ оглушили пятьдесятъ кузнецкихъ молотовъ, ударявшихъ въ двадцати пяти кузницахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землъ. Сильные кожевники сидъли подъ навъсомъ крылецъ на улицѣ и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи; крамари подъ ятками сидъли съ кучами кремней, огнивами и порохомъ; армянинъ развъсилъ дорогіе платки; татаринъ ворочалъ на рожнахъ бараньи катки съ тъстомъ; жидъ, выставивъ впередъ свою голову, цѣдилъ изъ бочки горѣлку. Но первый, кто попался имъ навстръчу, это былъ запорожецъ, спавшій на самой серединъ дороги, раскинувъ руки и ноги. Тарасъ Бульба не могъ не остановиться и не полюбоваться на него. "Эхъ, какъ важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! говорилъ онъ, остановивши коня. Въ самомъ дълъ, это была картина довольно смѣлая: запорожецъ, какъ левъ, растянулся на дорогѣ; закинутый гордо чубъ его захватывалъ на полъ-аршина земли; шаровары алаго дорогого сукна были запачканы дегтемъ для показанія полнаго къ нимъ презрѣнія. Полюбовавшись, Бульба пробирался далѣе по тѣсной улицѣ, которая была загромождена мастеровыми, тутъ же отправлявшими ремесло свое, и людьми всъхъ націй, наполнявшими это предмѣстье Сѣчи, которое было похоже на ярмарку и которое одъвало и кормило Съчь, умъвшую только гулять да палить изъ ружей.

Наконецъ, они миновали предмѣстье и увидѣли нѣсколько разбросанныхъ куреней, покрытыхъ дерномъ или, по-татарски, войлокомъ. Иные уставлены были пушками. Нигдѣ не видно было забора или тѣхъ низенькихъ домиковъ съ навѣсами на низенькихъ деревянныхъ столбикахъ, какіе были въ предмѣстьи. Небольшой валъ и засѣка, не хранимые рѣшительно никѣмъ, показывали страшную безпечность. Нѣсколько дюжихъ запорожцевъ, лежавшихъ съ трубками въ зубахъ на самой дорогѣ, посмотрѣли на нихъ довольно равнодушно и не сдвинулись съ мѣста. Тарасъ осторожно проѣхалъ съ сыновьями между нихъ, сказавши: "Здравствуйте, панове!"—"Здравствуйте и вы!" отвѣчали запорожцы.



Вездъ, по всему полю, живописными кучами пестрълъ народъ. По смуглымъ лицамъ видно было, что всѣ они были закалены въ битвахъ, испробовали всякихъ невзгодъ. Такъ вотъ она. Съчь! Вотъ то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы! Вотъ откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники выъхали на обширную площадь, гдъ обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочкъ сидълъ запорожецъ безъ рубашки; онъ держалъ ее въ рукахъ и медленно зашивалъ на ней дыры. Имъ опять перегородила дорогу цълая толпа музыкантовъ, въ срединѣ которыхъ отплясывалъ молодой запорожецъ, заломивши шапку чортомъ и вскинувши руками. Онъ кричалъ только: "Живъе играйте, музыканты! Не жалъй, Өома, горълки православнымъ христіанамъ! " И Өома, съ подбитымъ глазомъ, мърялъ безъ счету каждому пристававшему по огромнъйшей кружкъ. Около молодого запорожца четверо старыхъ вырабатывали довольно мелко ногами, вскидывались, какъ вихорь, на сторону, почти на голову музыкантамъ, и вдругъ, опустившись, неслись въ присядку и били, круто и крѣпко, своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудъла на всю округу, и въ воздухъ далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапоговъ. Но одинъ всъхъ живъе вскрикивалъ и летълъ вслъдъ за другими въ танцъ. Чуприна развъвалась по вътру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимній кожухъ былъ надѣтъ въ рукава, и потъ градомъ лилъ съ него, какъ изъ ведра. "Да сними хоть кожухъ! сказалъ, наконецъ, Тарасъ: "видишь, какъ паритъ ". — "Не можно ", кричалъ запорожецъ. "Отчего? " — "Не можно; у меня ужъ такой нравъ: что скину, то пропью". А шапки ужъ давно не было на молодцѣ, ни пояса на кафтанѣ, ни шитаго платка: все пошло, куда слѣдуетъ. Толпа росла; къ танцующимъ приставали другіе, и нельзя было видъть безъ внутренняго движенья, какъ все отдирало танецъ самый вольный, самый бъщеный, какой только видълъ когда-либо свътъ и который, по своимъ мощнымъ изобрътателямъ, названъ козачкомъ.

"Эхъ, если бы не конь!" вскрикнулъ Тарасъ: "пустился бы, право, пустился бы самъ въ танецъ! "

А между тъмъ въ народъ стали попадаться и уваженные по заслугамъ всею Сѣчью сѣдые, старые чубы, бывавшіе не разъ старшинами. Тарасъ скоро встрътилъ множество знакомыхъ лицъ. Остапъ и Андрій слышали только привѣтствія. "А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолупъ! "-, Откуда Богъ несетъ тебя, Тарасъ?"— "Ты какъ сюда зашелъ, Долото? Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думалъ ли я видъть тебя, Ремень?" И витязи,



собравшіеся со всего разгульнаго міра восточной Россіи, цѣловались взаимно, и тутъ понеслись вопросы: "А что Касьянъ? что Бородавка? что Колоперъ? что Пидсышокъ?" И слышалъ только въ отвѣтъ Тарасъ Бульба, что Бородавка повѣшенъ въ Толопанѣ, что съ Колопера содрали кожу подъ Кизикирменомъ, что Пидсышкова голова посолена въ бочкѣ и отправлена въ самый Царьградъ. Понурилъ голову старый Бульба и раздумчиво говорилъ: "Добрые были козаки!"

III.

Уже около недъли Тарасъ Бульба жилъ съ сыновьями своими на Съчи. Остапъ и Андрій мало занимались военною школою. Съчь не любила затруднять себя военными упражненіями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось въ ней однимъ опытомъ, въ самомъ пылу битвъ, которыя оттого были почти безпрерывны. Козаки почитали скучнымъ занимать промежутки изученіемъ какой-нибудь дисциплины, кромѣ развѣ стръльбы въ цъль да изръдка конной скачки и гоньбы за звъремъ въ степяхъ и лугахъ; все прочее время отдавалось гульбъ--признаку широкаго размета душевной воли. Вся Съчь представляла необыкновенное явленіе: это было какое-то безпрерывное пиршество, балъ, начавшійся шумно и потерявшій свой. Нъкоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла съ утра до вечера, если въ карманахъ звучала возможность и добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имъло въ себъ что-то околдовывающее. Оно не было сборищемъ бражниковъ, напивавшихся съ горя; но было просто бъшеное разгулье веселости. Всякій приходящій сюда позабывалъ и бросалъ все, что дотолъ его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на свое прошедшее и беззаботно предавался волъ и товариществу такихъ же, какъ самъ, гулякъ, не имъвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромъ вольнаго неба и въчнаго пира души своей. Это производило ту бъшеную веселость, которая не могла бы родиться ни изъ какого другого источника. Разсказы и болтовня среди собравшейся толпы, лѣниво отдыхавшей на землѣ, часто такъ были смъшны и дышали такою силою живого разсказа, что нужно было имъть всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранить неподвижное выраженіе лица, не моргнувъ даже усомъ, — ръзкая черта, которою отличается до-



нынъ отъ другихъ братьевъ своихъ южный россіянинъ. Веселость была пьяна, шумна, но при всемъ этомъ это не былъ черный кабакъ, гдъ мрачно-искажающимъ весельемъ забывается человъкъ; это былъ тъсный кругъ школьныхъ товарищей. Разница была только въ томъ, что, вмъсто сидънія за указкой и пошлыхъ толковъ учителя, они производили набъгъ на пяти тысячахъ коней; вмѣсто луга, гдѣ играютъ въ мячъ, у нихъ были неохраняемыя, безпечныя границы, въ виду которыхъ татаринъ выказывалъ быструю свою голову и неподвижно, сурово глядълъ турокъ въ зеленой чалмъ своей. Разница та, что вмъсто насильной воли, соединившей ихъ въ школъ, они сами собой кинули отцовъ и матерей и бъжали изъ родительскихъ домовъ; что здѣсь были тѣ, у которыхъ уже моталась около шеи веревка и которые, вмъсто блъдной смерти, увидъли жизнь, и жизнь во всемъ разгулъ; что здъсь были тъ, которые, по благородному обычаю, не могли удержать въ карманъ своемъ копейки; что здъсь были тъ, которые дотолъ червонецъ считали богатствомъ, у которыхъ, по милости арендаторовъ-жидовъ, карманы можно было выворотить безъ всякаго опасенія что-нибудь выронить. Здъсь были всъ бурсаки, не вытерпъвшіе академическихъ лозъ и не вынесшіе изъ школы ни одной буквы; но вмѣстѣ съ ними здѣсь были и тѣ, которые знали, что такое Горацій, Цицеронъ и римская республика. Тутъ было много тѣхъ офицеровъ, которые потомъ отличались въ королевскихъ войскахъ; тутъ было партизановъ, множество образовавшихся опытныхъ которые имъли благородное убъжденіе мыслить, что все равно, гдъ бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человъку быть безъ битвы. Много было и такихъ, которые пришли на Съчь съ тъмъ, чтобы потомъ сказать, что они были на Съчи, и уже закаленные рыцари. Но кого тутъ не было? Эта странная республика была именно потребностью того вѣка. Охотники до военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ парчей, дукатовъ и реаловъ во всякое время могли найти здѣсь работу. Одни только обожатели женщинъ не могли найти здъсь ничего, потому что даже въ предмъстье Съчи не смъла показываться ни одна женщина.

Остапу и Андрію казалось чрезвычайно страннымъ, что при нихъ же приходила на Съчь бездна народу, и хоть бы кто-нибудь спросилъ: откуда эти люди, кто они и какъ ихъ зовутъ? Они приходили сюда, какъ будто бы возвращаясь въ свой собственный домъ, откуда только за часъ передъ тъмъ вышли. Пришедшій являлся только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: "Здравствуй! Что, во Христа въруешь?"—"Върую!" отвѣчалъ приходившій.— "И въ Троицу Святую вѣруешь?"— "Вѣ-



рую! "— "И въ церковь ходишь? "— "Хожу! "— "А ну, перекрестись! " Пришедшій крестился.— "Ну, хорошо! " отвѣчалъ кошевой: "ступай же, въ который самъ знаешь, курень". Этимъ оканчивалась вся церемонія. И вся Съчь молилась въ одной церкви и готова была защищать ее до послъдней капли крови, хотя и слышать не хотъла о постъ и воздержаніи. Только побуждаемые сильною корыстью жиды, армяне и татары осмъливались жить и торговать въ предмъстьи, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула изъ кармана денегъ, столько и платили. Впрочемъ, участь этихъ корыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка: они были похожи на тъхъ, которые селились у подошвы Везувія, потому что какъ только у запорожцевъ не ставало денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегда даромъ. Съчь состояла изъ шестидесяти слишкомъ куреней, которые очень походили на отдъльныя независимыя республики, а еще болъе на школу и бурсу дътей, живущихъ на всемъ готовомъ. Никто ничъмъ не заводился и ничего не держалъ у себя: все было на рукахъ у куренного атамана, который за это обыкновенно носилъ названіе батька. У него были на рукахъ деньги, платья, весь харчъ, саламата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги подъ сохранъ. Неръдко происходила ссора у куреней съ куренями; въ такомъ случаъ дъло тотчасъ же доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали другъ другу бока, покамъстъ одни не пересиливали, наконецъ, и не брали верхъ, и тогда начиналась гульня. Такова была эта Съчь, имъвшая столько приманокъ для молодыхъ людей.

Остапъ и Андрій кинулись со всею пылкостью юношей въ это разгульное море и забыли вмигъ и отцовскій домъ, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало ихъ: разгульные обычаи Съчи и немногосложная управа и законы, которые казались имъ иногда даже слишкомъ строгими среди такой своевольной республики. Если козакъ проворовался, укралъ какую-нибудь бездълицу, это считалось уже поношеніемъ всему козачеству: его, какъ безчестнаго, привязывали къ позорному столбу и клали возлѣ него дубину, которою всякій проходящій обязанъ былъ нанести ему ударъ, пока таобразомъ не забивали его на смерть. Не платившаго должника приковывали цѣпью къ пушкѣ, гдѣ долженъ былъ онъ сидъть до тъхъ поръ, пока кто-нибудь изъ товарищей не ръшался его выкупить, заплативши за него долгъ. Но болъе всего произвела впечатлѣнье на Андрія страшная казнь, опредѣленная за смертоубійство. Тутъ же при немъ вырыли яму, опустили туда живого убійцу и сверхъ него поставили гробъ, заключавшій тізло имъ убіеннаго, и потомъ обоихъ засыпали землею.

Долго потомъ все чудился ему страшный обрядъ казни и все представлялся этотъ заживо засыпанный человъкъ вмъстъ съ ужаснымъ гробомъ.

Скоро оба молодые козака стали на хорошемъ счету у козаковъ. Часто вмъстъ съ другими товарищами своего куреня, а иногда и со всъмъ куренемъ и съ сосъдними куренями, выступали они въ степи для стръльбы несмътнаго числа всъхъ возможныхъ степныхъ птицъ, оленей и козъ или же выходили на озера, ръки и протоки, отведенные по жребію каждому куреню, закидывать невода, съти и тащить богатыя тони на продовольствіе всего своего куреня. Хотя и не было тутъ науки, на которой пробуется козакъ, но они стали уже замътны между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всемъ. Бойко и мътко стръляли въ цъль, переплывали Днъпръ противъ теченья—дѣло, за которое новичокъ принимался торжественно въ козацкіе круги.

Но старый Тарасъ готовилъ имъ другую дѣятельность. Ему не по душъ была такая праздная жизнь, — настоящаго дъла хотълъ онъ. Онъ все придумывалъ, какъ бы поднять Съчь на отважное предпріятіе, гдѣ бы можно было разгуляться, какъ слѣдуетъ рыцарю. Наконецъ, въ одинъ день пришелъ къ кошевому и сказалъ ему прямо: "Что, кошевой, пора бы погулять запорожцамъ".

"Негдъ погулять", отвъчалъ кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнувъ на сторону.

"Какъ негдъ? Можно пойти на турещину или на татарву".

"Не можно ни въ турещину, ни въ татарву", отвѣчалъ кошевой, взявши опять хладнокровно въ ротъ свою трубку.

"Какъ не можно?"

"Такъ. Мы объщали султану миръ".

"Да въдь онъ бусурменъ: и Богъ, и святое писаніе велитъ бить бусурменовъ ...

"Не имъемъ права. Если бъ не клялись еще нашею върою, то, можетъ быть, и можно было бы; а теперь нѣтъ, не можно".

"Какъ не можно? Какъ же ты говоришь: не имъемъ права? Вотъ у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тотъ, ни другой не былъ на войнъ, а ты говоришь: не имъемъ права; а ты говоришь: не нужно итти запорожцамъ".

"Ну, ужъ не слъдуетъ такъ".

"Такъ, стало быть, слъдуетъ, чтобы пропадала даромъ козацкая сила, чтобы человъкъ сгинулъ, какъ собака, безъ добраго дѣла, чтобы ни отчизнѣ, ни всему христіанству не было отъ него никакой пользы? Такъ на что же мы живемъ, какого чорта мы живемъ? Растолкуй ты мнъ это. Ты человъкъ



умный, тебя не даромъ выбрали въ кошевые: растолкуй мнѣ, на что мы живемъ?"

Кошевой не далъ отвъта на этотъ вопросъ. Это былъ упрямый козакъ. Онъ немного помолчалъ и потомъ сказалъ: "А войнъ все-таки не бывать".

"Такъ не бывать войнѣ?" спросилъ опять Тарасъ.

"Нѣтъ".

"Такъ ужъ и думать объ этомъ нечего?"

"И думать объ этомъ нечего".

"Постой же ты, чортовъ кулакъ! сказалъ Бульба про себя: "ты у меня будешь знать! и положилъ тутъ же отомстить кошевому.

Сговорившись съ тѣмъ и другимъ, задалъ онъ всѣмъ попойку, и хмельные козаки, въ числѣ нѣсколькихъ человѣкъ, повалили прямо на площадь, гдѣ стояли привязанныя къ столбу литавры, въ которыя обыкновенно били сборъ на раду. Не нашедши палокъ, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полѣну въ руки и начали колотить въ нихъ. На бой прежде всего прибѣжалъ довбишъ, высокій человѣкъ, съ однимъ только глазомъ, несмотря однако жъ на то, страшно заспаннымъ.

"Кто смѣетъ бить въ литавры?" закричалъ онъ.

"Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебъ велятъ!" отвъчали подгулявшіе старшины.

Довбишъ вынулъ тотчасъ изъ кармана палки, которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры грянули,—и скоро на площадь, какъ шмели, 
стали собираться черныя кучи запорожцевъ. Всѣ собрались въ 
кружокъ, и послѣ третьяго боя показались, наконецъ, старшины: 
кошевой съ палицей въ рукѣ, знакомъ своего достоинства, судья 
съ войсковою печатью, писарь съ чернильницею и есаулъ съ 
жезломъ. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись 
на всѣ стороны козакамъ, которые гордо стояли, подпершись 
руками въ бока.

"Что значитъ это собранье? Чего хотите, панове?" сказалъ кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

"Клади палицу! Клади, чортовъ сынъ, сей же часъ палицу! Не хотимъ тебя больше!" кричали изъ толпы козаки. Нѣкоторые изъ трезвыхъ куреней хотѣли, какъ казалось, противиться; но курени, и пьяные, и трезвые, пошли на кулаки. Крикъ и шумъ сдѣлались общими.

Кошевой хотълъ было говорить, но, зная, что разъярившаяся, своевольная толпа можетъ за это прибить его на-смерть, что всегда почти бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, поклонился очень низко, положилъ палицу и скрылся въ толпъ.



"Прикажете, панове, и намъ положить знаки достоинства?" сказали судья, писарь и есаулъ и готовились тутъ же положить чернильницу, войсковую печать и жезлъ.

"Нътъ, вы оставайтесь! " закричали изъ толпы: "намъ нужно было только прогнать кошевого, потому что онъ-баба, а намъ нужно человъка въ кошевые".

"Кого же выберете теперь въ кошевые?" сказали старшины.

"Кукубенка выбрать!" кричала часть.

"Не хотимъ Кукубенка!" кричала другая. "Рано ему: еще молоко на губахъ не обсохло".

"Шило пусть будетъ атаманомъ!" кричали одни. "Шила посадить въ кошевые!"

"Въ спину тебъ шило!" кричала съ бранью толпа. "Что онъ за козакъ, когда проворовался, собачій сынъ, какъ татаринъ? Къ чорту въ мѣшокъ пьяницу Шила!"

"Бородатаго, Бородатаго посадимъ въ кошевые!"

"Не хотимъ Бородатаго! Къ нечистой матери Бородатаго!"

"Кричите Кирдягу!" шепнулъ Тарасъ Бульба нѣкоторымъ.

"Кирдягу! Кирдягу!" закричала толпа. "Бородатаго, Бородатаго! Кирдягу! Кирдягу! Шила! Къ чорту съ Шиломъ! Кирдягу! "

Всѣ кандидаты, услышавши произнесенными свои имена, тотчасъ же вышли изъ толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личнымъ участіемъ своимъ въ избраніи.

"Кирдягу! Кирдягу!" раздавалось сильнѣе прочихъ. "Бородатаго! "Дъло принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовалъ.

"Ступайте за Кирдягою!" закричали. Человъкъ десятокъ козаковъ отдълились тутъ же изъ толпы; нъкоторые изъ нихъ едва держались на ногахъ,—до такой степени успѣли нагрузиться, и отправились прямо къ Кирдягѣ объявить ему объ его избраніи.

Кирдяга, хотя престарълый, но умный козакъ, давно уже сидѣлъ въ своемъ куренѣ и какъ будто не вѣдалъ ни о чемъ происходившемъ. "Что, панове? что вамъ нужно?" спросилъ онъ.

"Иди, тебя выбрали въ кошевые!.."

"Помилосердствуйте, панове!" сказалъ Кирдяга: "гдѣ мнѣ быть достойну такой чести! Гдь мнь быть кошевымъ! Да у меня и разума не хватитъ къ отправленью такой должности. Будто уже никого лучшаго не нашлось въ цѣломъ войскѣ?"

"Ступай же, говорятъ тебъ!" кричали запорожцы. Двое изъ нихъ схватили его подъ руки, и какъ онъ ни упирался ногами, но былъ, наконецъ, притащенъ на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваньемъ сзади кулаками, пинками и увъщаньями:



"Что, панове?" провозгласили во весь народъ приведшіе его: "согласны ли вы, чтобы сей козакъ былъ у насъ кошевымъ?"

"Всѣ согласны!" закричала толпа, и отъ крику долго гремѣло все поле.

Одинъ изъ старшинъ взялъ палицу и поднесъ ее новоизбранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчасъ же отказался. Старшина поднесъ въ другой разъ: Кирдяга отказался и въ другой разъ и потомъ уже за третьимъ разомъ взялъ палицу. Одобрительный крикъ раздался по всей толпѣ, и вновь далеко загудѣло отъ козацкаго крика все поле. Тогда выступило изъ середины народа четверо самыхъ старыхъ, сѣдоусыхъ и сѣдочупрынныхъ козаковъ (слишкомъ старыхъ не было на Сѣчи, ибо никто изъ запорожцевъ не умиралъ своею смертью) и, взявши каждый въ руки земли, которая на ту пору отъ бывшаго дождя растворилась въ грязь, положили ее ему на голову. Мокрая земля стекла съ его головы, потекла по усамъ и по щекамъ, и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдяга стоялъ, не двигаясь съ мѣста, и благодарилъ козаковъ за оказанную честь.

Такимъ образомъ кончилось шумное избраніе, которому, неизвъстно, были ли такъ рады другіе, какъ радъ былъ Бульба: этимъ онъ отомстилъ прежнему кошевому; къ тому же и Кирдяга былъ старый его товарищъ и бывалъ съ нимъ въ однихъ и тъхъ же сухопутныхъ и морскихъ походахъ, дъля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тутъ же праздновать избранье, и поднялась гульня, какой еще не видывали дотолъ Остапъ и Андрій. Винные шинки были разбиты; медъ, горълка и пиво забирались просто, безъ денегъ; шинкари были уже рады и тому, что сами остались цълы. Вся ночь прошла въ крикахъ и пѣсняхъ, славившихъ подвиги, и взошедшій мѣсяцъ долго еще видълъ толпы музыкантовъ, проходившихъ по улицамъ съ бандурами, турбанами, круглыми балалайками, и церковныхъ пѣсельниковъ, которыхъ держали на Съчи для пънья въ церкви и для восхваленія запорожскихъ дѣлъ. Наконецъ, хмель и утомленье стали одолѣвать крѣпкія головы. И видно было, какъ то тамъ, то въ другомъ мъстъ падалъ на землю козакъ; какъ товарищъ, обнявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вмѣстѣ съ нимъ. Тамъ гурьбою улеглась цѣлая куча; тамъ выбиралъ иной, какъ бы получше улечься, и легъ прямо на деревянную колоду. Послъдній, который былъ покръпче, еще выводилъ какія-то безсвязныя рѣчи; наконецъ, и того подкосила хмельная сила, повалился и тотъ, и заснула вся Съчь.



## IV.

А на другой день Тарасъ Бульба уже совъщался съ новымъ кошевымъ, какъ поднять запорожцевъ на какое-нибудь дѣло. Кошевой былъ умный и хитрый козакъ, зналъ вдоль и поперекъ запорожцевъ и сначала сказалъ: "Не можно клятвы преступить, никакъ не можно", а потомъ, помолчавши, прибавилъ: "Ничего, можно; клятвы мы не преступимъ, а такъ кое-что придумаемъ. Пусть только соберется народъ, да не то, чтобы по моему приказу, а просто своею охотою,—вы ужъ знаете, какъ это сдѣлать,—а мы со старшинами тотчасъ и прибѣжимъ на площадь, будто бы ничего не знаемъ".

Не прошло часу послѣ ихъ разговора, какъ уже грянули въ литавры. Нашлись вдругъ и хмельные, и неразумные козаки. Милліонъ козацкихъ шапокъ высыпалъ вдругъ на площадь. Поднялся говоръ: "Кто? зачѣмъ? изъ-за какого дѣла пробили сборъ?" Никто не отвѣчалъ. Наконецъ, въ томъ и въ другомъ углу стало раздаваться: "Вотъ пропадаетъ даромъ козацкая сила: нѣтъ войны! Вотъ старшины забайбачились наповалъ, позаплыли жиромъ очи! Нѣтъ, видно, правды на свѣтѣ!" Другіе козаки слушали сначала, а потомъ и сами стали говорить: "А и вправду нѣтъ никакой правды на свѣтѣ!" Старшины казались изумленными отъ такихъ рѣчей. Наконецъ, кошевой вышелъ впередъ и сказалъ: "Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать! «

"Держи!"

"Вотъ въ разсужденіи того теперь идетъ рѣчь, панове добродійство, да вы, можетъ быть, и сами лучше это знаете, что многіе запорожцы позадолжали въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры нейметъ. Потомъ опять въ разсужденіи того пойдетъ рѣчь, что есть много такихъ хлопцевъ, которые еще и въ глаза не видали, что такое война, тогда какъ молодому человѣку,—и сами знаете, панове,—безъ войны не можно пробыть. Какой и запорожецъ изъ него, если онъ еще ни разу не билъ бусурмана?"

"Онъ хорошо говоритъ", подумалъ Бульба.

"Не думайте, панове, чтобы я, впрочемъ, говорилъ это для того, чтобы нарушить миръ: сохрани Богъ! Я только такъ это говорю. Притомъ же у насъ храмъ Божій,—грѣхъ сказать, что такое: вотъ сколько лѣтъ уже, какъ, по милости Божіей, стоитъ Сѣчь, а до сихъ поръ не то уже, чтобы снаружи церковь, но даже образа безъ всякаго убранства, хотя бы серебряную ризу кто догадался имъ выковать; они только то и получили, что отказали въ духовной иные козаки; да и даяніе ихъ было бѣдное,





потому что почти все пропили еще при жизни своей. Такъ я веду рѣчь эту не къ тому, чтобы начать войну съ бусурманами: мы обѣщали султану миръ, и намъ бы великій былъ грѣхъ, потому что мы клялись по закону нашему".

"Что жъ онъ путаетъ такое?" сказалъ про себя Бульба.

"Да, такъ видите, панове, что войны не можно начать, рыцарская честь не велитъ. А по моему бѣдному разуму вотъ что я думаю: пустить съ челнами однихъ молодыхъ, пусть немного пошарпаютъ берега Натоліи. Какъ думаете, панове?"

"Веди, веди всѣхъ!" закричала со всѣхъ сторонъ толпа. "За вѣру мы готовы положить головы".

Кошевой испугался; онъ ничуть не хотѣлъ подымать всего Запорожья: разорвать миръ ему казалось въ этомъ случаѣ дѣломъ неправымъ. "Позвольте, панове, еще одну рѣчь держать?"

"Довольно!" кричали запорожцы: "лучше не скажешь".

"Когда такъ, то пусть будетъ такъ. Я слуга вашей воли. Ужъ дѣло извѣстное, и по писанью извѣстно, что гласъ народа—гласъ Божій. Ужъ умнѣе того нельзя выдумать, что весь народъ выдумалъ. Только вотъ что: вамъ извѣстно, панове, что султанъ не оставитъ безнаказанно то удовольствіе, которымъ потѣшатся молодцы. А мы тѣмъ временемъ были бы наготовѣ, и силы у насъ были бы свѣжія, и никого бъ не побоялись. А во время отлучки и татарва можетъ напасть: они, турецкія собаки, въ глаза не кинутся и къ хозяину на домъ не посмѣютъ притти, а сзади укусятъ за пяты, да и больно укусятъ. Да если ужъ пошло на то, чтобы говорить правду, у насъ и челновъ нѣтъ столько въ запасѣ, да и пороху не намолото въ такомъ количествѣ, чтобы можно было всѣмъ отправиться. А я, пожалуй, я радъ: я слуга вашей воли".

Хитрый атаманъ замолчалъ. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совъщаться; пьяныхъ, къ счастью, было немного, и потому ръшились послушаться благоразумнаго совъта.

Въ тотъ же часъ отправилось нѣсколько человѣкъ на противоположный берегъ Днѣпра, въ войсковую скарбницу, гдѣ въ неприступныхъ тайникахъ, подъ водою и въ камышахъ, скрывалась войсковая казна и часть добытыхъ у непріятеля оружій. Другіе всѣ бросились къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Вмигъ толпою народа наполнился берегъ. Нѣсколько плотниковъ явились съ топорами въ рукахъ. Старые, загорѣлые, широкоплечіе, дюженогіе запорожцы, съ просѣдью въ усахъ и черноусые, засучивъ шаровары, стояли по колѣни въ водѣ и стягивали челны крѣпкимъ канатомъ съ берега. Другіе таскали готовыя сухія бревна и всякія деревья. Тамъ обшивали досками челнъ; тамъ, переворотивши его вверхъ дномъ, конопатили и



смолили; тамъ увязывали къ бокамъ другихъ челновъ, по козацкому обычаю, связки длинныхъ камышей, чтобы не затопило челновъ морскою волною; тамъ дальше по всему прибрежью разложили костры и кипятили въ мѣдныхъ казанахъ смолу на заливанье судовъ. Бывалые и старые поучали молодыхъ. Стукъ и рабочій крикъ подымался по всей окружности; весь колебался и двигался живой берегъ.

Въ это время большой паромъ началъ причаливать къ берегу. Стоявшая на немъ куча людей еще издали махала руками. Это были козаки въ оборванныхъ свиткахъ. Безпорядочный нарядъ,—у многихъ ничего не было, кромѣ рубашки и коротенькой трубки въ зубахъ,—показывалъ, что они или только что избѣгнули какой - нибудь бѣды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на тѣлѣ. Изъ среды ихъ отдѣлился и сталъ впереди приземистый, плечистый козакъ, человѣкъ лѣтъ пятидесяти. Онъ кричалъ и махалъ рукою сильнѣе всѣхъ; но за стукомъ и криками рабочихъ не было слышно его словъ.

"А съ чѣмъ пріѣхали?" спросилъ кошевой, когда паромъ приворотилъ къ берегу. Всѣ рабочіе, остановивъ свои работы и поднявъ топоры и долота, смотрѣли въ ожиданіи.

- "Съ бъдою!" кричалъ съ парома приземистый козакъ.
- "Съ какою?"
- "Позвольте, панове запорожцы, ръчь держать?"
- "Говори!"
- "Или хотите, можетъ быть, собрать раду?"
- "Говори, мы всъ тутъ".

Народъ весь стъснился въ одну кучу.

- "А вы развѣ ничего не слыхали о томъ, что дѣлается на гетьманщинѣ?"
  - "А что?" произнесъ одинъ изъ куренныхъ атамановъ.
- "Э! что? Видно, вамъ татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши, что вы ничего не слыхали".
  - "Говори же, что тамъ дѣлается?"
- "А то дълается, что и родились, и крестились, еще не видали такого".
- "Да говори намъ, что дълается, собачій сынъ!" закричалъ одинъ изъ толпы, какъ видно, потерявъ терпъніе.
- "Такая пора теперь завелась, что уже церкви святыя теперь не наши".
  - "Какъ не наши?"
- "Теперь у жидовъ онъ на арендъ. Если жиду впередъ не заплатишь, то и объдни нельзя править".
  - "Что ты толкуешь?"





"И если разсобачій жидъ не положитъ значка нечистою своею рукою на святой пасхѣ, то и святить пасхи нельзя".

"Вретъ онъ, паны браты, не можетъ быть того, чтобы нечистый жидъ клалъ значокъ на святой пасхъ".

"Слушайте! еще не то разскажу: и ксендзы ъздятъ теперь по всей Украйнъ въ таратайкахъ. Да не то бъда, что въ таратайкахъ, а то бѣда, что запрягаютъ уже не коней, а просто православныхъ христіанъ. Слушайте! еще не то разскажу: уже, говорятъ, жидовки шьютъ себъ юбки изъ поповскихъ ризъ. Вотъ какія дъла водятся на Украйнъ, панове! А вы тутъ сидите на Запорожьи, да гуляете, да, видно, татаринъ такого задалъ вамъ страху, что у васъ уже ни глазъ, ни ушей—ничего нътъ, и вы не слышите, что дълается на свътъ ...

"Стой, стой!" прервалъ кошевой, дотолъ стоявшій, потупивъ глаза въ землю, какъ и всъ запорожцы, которые въ важныхъ дѣлахъ никогда не отдавались первому порыву, но молчали, и между тъмъ въ тишинъ совокупляли грозную силу негодованія. "Стой! И я скажу слово. А что жъ вы, — такъ бы и этакъ поколотилъ чортъ вашего батька!—что жъ вы дълали сами? Развѣ у васъ сабель не было, что ли? Какъ же вы попустили такому беззаконію?"

"Э, какъ попустили такому беззаконію!... А попробовали бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было однихъ ляховъ, да и, нечего гръха таить, были тоже собаки и между нашими, — ужъ приняли ихъ въру".

"А гетьманъ вашъ, а полковники что дълали?"

"Надѣлали полковники такихъ дѣлъ, что не приведи Богъ и намъ никому".

"Какъ?"

"А такъ, что уже теперь гетьманъ, зажаренный въ мъдномъ быкѣ, лежитъ въ Варшавѣ, а полковничьи руки и головы развозятъ по ярмаркамъ на показъ всему народу. Вотъ что надълали полковники! "

Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчаніе, подобное тому, какъ бываетъ передъ свиръпою бурею, а потомъ вдругъ поднялись рѣчи и весь заговорилъ берегъ: "Какъ! чтобы жиды держали въ арендъ христіанскія церкви! чтобы ксендзы запрягали въ оглобли православныхъ христіанъ! Какъ! чтобы попустить такія мученья на русской землѣ отъ проклятыхъ недовърковъ! чтобы вотъ такъ поступали съ полковниками и гетьманомъ! Да не будетъ же сего, не будетъ! " Такія слова перелетали по всѣмъ концамъ. Зашумѣли запорожцы и почуяли свои силы. Тутъ уже не было волненій легкомысленнаго народа: волновались все характеры тяжелые и кръпкіе, ко-



торые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили въ себъ внутренній жаръ. "Перевъшать всю жидову!" раздалось изъ толпы: "пусть же не шьютъ изъ поповскихъ ризъ юбокъ своимъ жидовкамъ! Пусть же не ставятъ значковъ на святыхъ пасхахъ! Перетопить ихъ всъхъ, поганцевъ, въ Днъпръ! "Слова эти, произнесенныя къмъ-то изъ толпы, пролетъли молніей по всъмъ головамъ, и толпа ринулась на предмъстье съ желаніемъ переръзать всъхъ жидовъ.

Бѣдные сыны Израиля, растерявши все присутствіе своего и безъ того мелкаго духа, прятались въ пустыхъ горѣлочныхъ бочкахъ, въ печкахъ и даже запалзывали подъ юбки своихъ жидовокъ; но козаки вездѣ ихъ находили.

"Ясновельможные паны!" кричалъ одинъ высокій и длинный, какъ палка, жидъ, высунувши изъ кучи своихъ товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхомъ. "Ясновельможные паны! Слово только дайте намъ сказать, одно слово! Мы такое объявимъ вамъ, чего еще никогда не слышали,—такое важное, что не можно сказать, какое важное!"

"Ну, пусть скажутъ", сказалъ Бульба, который всегда любилъ выслушать обвиняемаго.

"Ясные паны!" произнесъ жидъ. "Такихъ пановъ еще никогда не видывано, ей-Богу, никогда! Такихъ добрыхъ, хорошихъ и храбрыхъ не было еще на свѣтѣ!" Голосъ его замиралъ и дрожалъ отъ страха. "Какъ можно, чтобы мы думали про запорожцевъ что-нибудь нехорошее! Тѣ совсѣмъ не наши, что арендаторствуютъ на Украйнѣ! Ей-Богу, не наши! То совсѣмъ не жиды: то чортъ знаетъ что; то такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вотъ и они скажутъ то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?"

"Ей-Богу, правда!" отвъчали изъ толпы Шлема и Шмуль въ изодранныхъ еломкахъ, оба бълые, какъ глина.

"Мы никогда еще", продолжалъ длинный жидъ: "не снюхивались съ непріятелями, а католиковъ мы и знать не хотимъ: пусть имъ чортъ приснится! Мы съ запорожцами, какъ братья родные..."

"Какъ? чтобы запорожцы были съ вами братья?" произнесъ одинъ изъ толпы. "Не дождетесь, проклятые жиды! Въ Днѣпръ ихъ, панове, всѣхъ потопить поганцевъ!"

Эти слова были сигналомъ. Жидовъ расхватали по рукамъ и начали швырять въ волны. Жалобный крикъ раздался со всѣхъ сторонъ, но суровые запорожцы только смѣялись, видя, какъ жидовскія ноги въ башмакахъ и чулкахъ болтались на воздухѣ.

Бъдный ораторъ, накликавшій самъ на свою шею бъду, выскочилъ изъ кафтана, за который было его ухватили, въ одномъ



пѣгомъ, узкомъ камзолѣ, схватилъ за ноги Бульбу и жалкимъ голосомъ молилъ: "Великій господинъ, ясновельможный панъ! Я зналъ и брата вашего, покойнаго Дороша! Былъ воинъ на украшенье всему рыцарству. Я ему восемьсотъ цехиновъ далъ, когда надо было выкупиться изъ плѣна у турка"...

- "Ты зналъ брата?" спросилъ Тарасъ.
- "Ей-Богу, зналъ! Великодушный былъ панъ".
- "А какъ тебя зовутъ?"
- "Янкель".

"Хорошо", сказалъ Тарасъ, и потомъ, подумавъ, обратился къ козакамъ и проговорилъ такъ: "Повъсить жида будетъ всегда время, когда будетъ нужно; а на сегодня отдайте его мнъ".

Сказавши это, Тарасъ повелъ его къ своему обозу, возлѣ котораго стояли козаки его. "Ну, полѣзай подъ телѣгу, лежи тамъ и не шевелись, а вы, братцы, не выпускайте жида".

Сказавши это, онъ отправился на площадь, потому давно уже собиралась туда вся толпа. Всѣ бросили вмигъ берегъ и снарядку челновъ, ибо предстоялъ теперь сухопутный, а не морской походъ, и не суда да козацкія чайки, а понадобились телъги и кони. Теперь уже всъ хотъли въ походъ, и старые, и молодые; всъ съ совъта всъхъ старшинъ, куренныхъ, кошевого и съ воли всего запорожскаго войска, положили итти прямо на Польшу, отмстить за все зло и посрамленье въры и козацкой славы, набрать добычи съ городовъ, зажечь пожаръ по деревнямъ и хлъбамъ, пустить далеко по степи о себъ славу. Все тутъ же опоясывалось и вооружалось. Кошевой выросъ на цѣлый аршинъ. Это уже не былъ тотъ робкій исполнитель вѣтреныхъ желаній вольнаго народа: это былъ неограниченный повелитель; это былъ деспотъ, умъвшій только повельвать. Всъ своевольные и гульливые рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно опустивъ головы, не смъя поднять глазъ, когда кошевой раздавалъ повелѣнія: раздавалъ онъ ихъ тихо, не выкрикивая и не торопясь, но съ разстановкою, какъ старый, глубоко опытный въ дълъ козакъ, приводившій не въ первый разъ въ исполненье разумно задуманныя предпріятія.

"Осмотритесь, всѣ осмотритесь хорошенько!" такъ говорилъ онъ. "Исправьте возы и мазницы, испробуйте оружье. Не забирайте много съ собой одежды: по сорочкѣ и по двое шароваръ на козака, да по горшку саламаты и толченаго проса, больше чтобъ и не было ни у кого! Про запасъ будетъ въ возахъ все, что нужно. По парѣ коней чтобъ было у каждаго козака! Да паръ двѣсти взять воловъ, потому что на переправахъ и топкихъ мѣстахъ нужны будутъ волы. Да порядку держитесь, панове, больше всего. Я знаю, есть между васъ такіе, что чуть



Богъ пошлетъ какую корысть, —пошли тотъ же часъ драть китайку и дорогіе оксамиты себѣ на онучи. Бросьте такую чортову повадку, прочь кидайте всякія юбки, берите только одно оружье, коли попадется доброе, да червонцы или серебро, потому что они емкаго свойства и пригодятся во всякомъ случаъ. Да вотъ вамъ, панове, впередъ говорю: если кто въ походъ напьется, то никакого нътъ на него суда; какъ собаку за шеяку повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы онъ ни былъ, хоть бы наидоблестнъйшій козакъ изо всего войска; какъ собака, будетъ онъ застръленъ на мъстъ и кинутъ безо всякаго погребенья на поклевъ птицамъ, потому что пьяница въ походъ недостоинъ христіанскаго погребенья. Молодые, слушайте во всемъ старыхъ! Если цапнетъ пуля, или царапнетъ саблей по головъ, или по чему-нибудь иному, не давайте большого уваженья такому дълу: размѣшайте зарядъ пороху въ чаркѣ сивухи, духомъ выпейте, и все пройдетъ, --- не будетъ и лихорадки; а на рану, если она не слишкомъ велика, приложите просто земли, замѣсивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнетъ рана. Ну-те же за дѣло, за дѣло, хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь за дѣло!".

Такъ говорилъ кошевой, и какъ только окончилъ онъ ръчь свою, всъ козаки принялись тотъ же часъ за дъло. Вся Съчь отрезвилась, и нигдъ нельзя было сыскать ни одного пьянаго, какъ будто бы ихъ не было никогда между козаками. Тѣ исправляли ободья колесъ и перемѣняли оси въ телѣгахъ; тѣ сносили на возы мъшки съ провіантомъ, на другіе валили оружіе; тъ пригоняли коней и воловъ. Со всъхъ сторонъ раздавались топотъ коней, пробная стръльба изъ ружей, бряканье сабель, мычанье быковъ, скрипъ поворачиваемыхъ возовъ, говоръ и яркій крикъ и понуканье. И скоро далеко-далеко вытянулся козачій таборъ по всему полю. И много досталось бы бѣжать тому, кто бы захотълъ пробъжать отъ головы до хвоста его. Въ деревянной небольшой церкви служилъ священникъ молебенъ, окропилъ всѣхъ святою водою; всѣ цѣловали крестъ. Когда тронулся таборъ и потянулся изъ Сѣчи, всѣ запорожцы обратили головы назадъ. "Прощай, наша мать!" сказали они почти въ одно слово: "пусть же тебя хранитъ Богъ отъ всякаго несчастья!"

Провзжая предмвстье, Тарасъ Бульба увидвлъ, что жидокъ его, Янкель, уже разбилъ какую-то ятку съ наввсомъ и продавалъ кремни, завертки, порохъ и всякія войсковыя снадобья, нужныя на дорогу, даже калачи и хлвбы. "Каковъ чортовъ жидъ!" подумалъ про себя Тарасъ и, подъвхавъ къ нему на конв, сказалъ: "Дурень, что ты здвсь сидишь? Развв хочешь, чтобы тебя застрвлили, какъ воробья?"



Янкель, въ отвътъ на это, подошелъ къ нему поближе и, сдълавъ знакъ объими руками, какъ будто хотълъ объявить что-то таинственное, сказалъ: "Пусть панъ только молчитъ и никому не говоритъ: между козацкими возами есть одинъ мой возъ; я везу всякій нужный запасъ для козаковъ и по дорогъ буду доставлять всякій провіантъ по такой дешевой цънъ, по какой еще не одинъ жидъ не продавалъ; ей-Богу, такъ; ей-Богу, такъ".

Пожалъ плечами Тарасъ Бульба, подивился бойкой жидовской натуръ и отъъхалъ къ табору.

٧.

Скоро весь польскій юго-западъ сдѣлался добычею страха. Всюду пронеслись слухи: "Запорожцы! Показались запорожцы!.." Все, что могло спасаться, спасалось. Все подымалось и разбыгалось, по обычаю этого нестройнаго, безпечнаго въка, когда не воздвигали ни кръпостей, ни замковъ, а какъ попало становилъ на время соломенное жилище свое человъкъ. Онъ думалъ: "не тратить же на избу работу и деньги, когда и безъ того будетъ она снесена татарскимъ набѣгомъ! Все всполошилось: кто мѣнялъ воловъ и плугъ на коня и ружье и отправлялся въ полки; кто прятался, угоняя скотъ и унося, что только можно было унесть. Попадались иногда по дорогъ и такіе, которые вооруженною рукою встръчали гостей, но больше было такихъ, которые бъжали заранъе. Всъ знали, что трудно имъть дъло съ буйной и бранной толпой, извъстной подъ именемъ запорожскаго войска, которое въ наружномъ своевольномъ неустройствъ своемъ заключало устройство, обдуманное для времени битвы. Конные ъхали, не отягчая и не горяча коней, пъшіе шли трезво за возами, и весь таборъ подвигался только по ночамъ, отдыхая днемъ и выбирая для того пустыри, незаселенныя мѣста и лѣса, которыхъ было тогда еще вдоволь. Засылаемы были впередъ лазутчики и разсыльные узнавать и вывъдывать, гдъ, что и какъ. И часто въ тъхъ мъстахъ, гдъ менъе всего могли ожидать ихъ, они появлялись вдругъ, —и все тогда прощалось съ жизнью: пожары обхватывали деревни; скотъ и лошади, которые не угонялись за войскомъ, были избиваемы тутъ же на мѣстѣ. Казалось, больше пировали они, чѣмъ совершали походъ свой. Дыбомъ сталъ бы нынъ волосъ отъ тъхъ страшныхъ знаковъ свиръпства полудикаго въка, которые пронесли вездъ запорожцы. Избитые



младенцы, обръзанныя груди у женщинъ, содранная кожа съ

ногъ по колъни у выпущенныхъ на свободу, — словомъ, крупною монетою отплачивали козаки прежніе долги. Прелатъ одного монастыря, услышавъ о приближеніи ихъ, прислалъ отъ себя двухъ монаховъ, чтобы сказать, что они не такъ ведутъ себя, какъ слѣдуетъ, что между запорожцами и правительствомъ стоитъ согласіе, что они нарушають свою обязанность къ королю, а съ тъмъ вмъстъ и всякое народное право. "Скажи епископу отъ меня и отъ всъхъ запорожцевъ", сказалъ кошевой: "чтобы онъ ничего не боялся: это козаки еще только зажигаютъ и раскуриваютъ свои трубки". И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительнымъ пламенемъ, и колоссальныя готическія окна его сурово глядъли сквозь раздълявшіяся волны огня. Бъгущія толпы монаховъ, жидовъ, женщинъ вдругъ омноголюдили тъ города, гдъ какая-нибудь была надежда на гарнизонъ и городовое рушеніе. Высылаемая по временамъ правительствомъ запоздалая помощь, состоящая изъ небольшихъ полковъ, или не могла найти ихъ, или же робъла, обращала тылъ при первой встръчъ и улетала на лихихъ коняхъ своихъ. Случалось, что многіе военачальники королевскіе, торжествовавшіе дотолѣ въ прежнихъ битвахъ, ръшались, соединя свои силы, стать грудью противъ запорожцевъ. И тутъ-то болѣе всего пробовали себя молодые козаки, чуждавшіеся грабительства, корысти и безсильнаго непріятеля, горъвшіе желаніемъ показать себя передъ старыми, помъряться одинъ на одинъ съ бойкимъ и хвастливымъ ляхомъ, красовавшимся на горделивомъ конъ, съ летавшими по вътру откидными рукавами епанчи. Потъшна была наука; много уже они добыли себъ конной сбруи, дорогихъ сабель и ружей. Въ одинъ мъсяцъ возмужали и совершенно переродились только что оперившіеся птенцы и стали мужами; черты лица ихъ, въ которыхъ доселъ видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видъть, какъ оба сына его были одни изъ первыхъ. Остапу, казалось, былъ на роду написанъ битвенный путь и трудное знанье вершить ратныя дъла. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни отъ какого случая, съ хладнокровіемъ, почти неестественнымъ для двадцати-двухлътняго, онъ въ одинъ мигъ могъ вымърять всю опасность и все положеніе дъла, тутъ же могъ найти средство, какъ уклониться отъ нея, но уклониться съ тъмъ, чтобы потомъ върнъй преодолъть ее. Уже испытанной увъренностью стали теперь означаться его движенія и въ нихъ не могли не быть замѣтны наклонности будущаго вождя. Крѣпостью дышало его тѣло, и рыцарскія его качества уже пріобрѣли широкую силу качествъ льва. "О, да



этотъ будетъ со временемъ добрый полковникъ! "говорилъ старый Тарасъ: "ей, ей, будетъ добрый полковникъ, да еще такой, что и батька за поясъ заткнетъ! "

Андрій весь погрузился въ очаровательную музыку пуль и мечей. Онъ не зналъ, что такое значитъ обдумывать, или разсчитывать, или измърять заранъе свои и чужія силы. Бъшеную нъту и упоеніе онъ видълъ въ битвъ: что-то пиршественное зрълось ему въ тъ минуты, когда разгорится у человъка голова, въ глазахъ все мелькаетъ и мъшается, летятъ головы, съ громомъ падаютъ на землю кони, а онъ несется, какъ пьяный, въ свистъ пуль, въ сабельномъ блескъ, и наноситъ всъмъ удары, и не слышитъ нанесенныхъ. Не разъ дивился отецъ также и Андрію, видя, какъ онъ, понуждаемый однимъ только запальчивымъ увлеченіемъ, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и однимъ бъщенымъ натискомъ своимъ производилъ такія чудеса, которымъ не могли не изумиться старые въ бояхъ. Дивился старый Тарасъ и говорилъ: "И это добрый — врагъ бы не взялъ его! — Вояка! Не Остапъ, а добрый, добрый также вояка! "

Войско ръшилось итти прямо въ городъ Дубно, гдъ, носились слухи, было много казны и богатыхъ обывателей. Въ полтора дня походъ былъ сдъланъ, и запорожцы показались передъ городомъ. Жители ръшились защищаться до послъднихъ силъ и крайности, и лучше хотъли умереть на площадяхъ и улицахъ передъ своими порогами, чъмъ пустить непріятеля въ домы. Высокій земляной валъ окружалъ городъ; гдѣ валъ былъ ниже, тамъ высовывались каменная стѣна или домъ, служившій батареей, или, наконецъ, дубовый частоколъ. Гарнизонъ былъ силенъ и чувствовалъ важность своего дъла. Запорожцы жарко было полѣзли на валъ, но были встрѣчены сильною картечью. Мѣщане и городскіе обыватели, какъ видно, тоже не хотѣли быть праздными и стояли кучею на городскомъ валу. Въ глазахъ ихъ можно было читать отчаянное сопротивленіе; женщины тоже ръшились участвовать, и на головы запорожцамъ полетъли камни, бочки, горшки, горячій варъ, и, наконецъ, мѣшки песку, слъпившаго имъ очи. Запорожцы не любили имъть дъло съ кръпостями; вести осады была не ихъ часть. Кошевой повелълъ отступить и сказалъ: "Ничего, паны и братья, мы отступимъ; но будь я поганый татаринъ, а не христіанинъ, если мы выпустимъ ихъ хоть одного изъ города! Пусть ихъ всѣ передохнутъ, собаки, съ голоду! Войско, отступивъ, облегло весь городъ и, отъ нечего дълать, занялось опустошеньемъ окрестностей, выжигая окружныя деревни, скирды неубраннаго хлѣба и напуская табуны коней на нивы, еще нетронутыя серпомъ, гдъ,



какъ нарочно, колебались тучные колосья, плодъ необыкновеннаго урожая, наградившаго въ ту пору щедро всъхъ земледъльцевъ. Съ ужасомъ видъли съ города, какъ истреблялись средства ихъ сущестрованія. А между тъмъ запорожцы, протянувъ вокругъ всего города въ два ряда свои телъги, расположились такъ же, какъ и на Съчи, куренями, курили свои люльки, мънялись добытымъ оружіемъ, играли въ чехарду, въ четъ и нечетъ и посматривали съ убійственнымъ хладнокровіемъ на городъ. Ночью зажигались костры; кашевары варили въ каждомъ куренъ кашу въ огромныхъ мъдныхъ казанахъ; у горъвшихъ всю ночь огней стояла безсонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездъйствіемъ и продолжительною трезвостью, не сопряженною ни съ какимъ дъломъ. Кошевой велълъ удвоить даже порцію вина, что иногда водилось въ войскъ, если не было трудныхъ подвиговъ и движеній. Молодымъ, и особенно сынамъ Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрій замѣтно скучалъ. "Неразумная голова", говорилъ ему Тарасъ: "терпи, козакъ, — атаманъ будешь! Не тотъ еще добрый воинъ, кто не потерялъ духа въ важномъ дѣлѣ, а тотъ добрый воинъ, кто и на бездъльи не соскучитъ, кто все вытерпитъ, и хоть ты ему что хочь, а онъ все-таки поставитъ на своемъ". Но не сойтись пылкому юношъ со старцемъ: другая натура у обоихъ, и другими очами глядятъ они на то же дъло.

А между тъмъ подоспълъ Тарасовъ полкъ, приведенный Товкачемъ; съ нимъ было еще два есаула, писарь и другіе полковые чины; всъхъ козаковъ набралось больше четырехъ тысячъ. Было между ними не мало и охочекомонныхъ, которые сами поднялись, своею волею, безъ всякаго призыва, какъ только услышали, въ чемъ дъло. Есаулы привезли сыновьямъ Тараса благословенье отъ старухи-матери и каждому по кипарисному образу изъ Межигорскаго кіевскаго монастыря. Надъли на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнивъ старую мать. Что-то пророчитъ и говоритъ имъ это благословенье? Благословенье ли на побъду надъ врагомъ и потомъ веселый возвратъ въ отчизну съ добычей и славой на въчныя пъсни бандуристамъ, или же?... Но неизвъстно будущее, и стоитъ оно предъ человъкомъ подобно осеннему туману, поднявшемуся изъ болотъ: безумно летаютъ въ немъ вверхъ и внизъ, черкая крыльями, птицы, не распознавая въ очи другъ друга, голубка—не видя ястреба, ястребъ—не видя голубки, и никто не знаетъ, какъ далеко летаетъ онъ отъ своей погибели...

Остапъ уже занялся своимъ дъломъ и давно отошелъ къ куренямъ; Андрій же, самъ не зная отчего, чувствовалъ какуюто духоту на сердцъ. Уже козаки окончили свою вечерю. Ве-



черъ давно потухнулъ, іюльская чудная ночь обняла воздухъ; но онъ не отходилъ къ куренямъ, не ложился спать и глядълъ невольно на всю бывшую передъ нимъ картину. На небъ безчисленно мелькали тонкимъ и острымъ блескомъ звъзды. Поле далеко было занято раскиданными по немъ возами съ висячими мазницами, облитыми дегтемъ, со всякимъ добромъ и провіантомъ, набраннымъ у врага. Возлѣ телѣгъ, подъ телѣгами и подальше отъ телъгъ-вездъ были видны разметавшіеся на травъ запорожцы. Всъ они спали въ картинныхъ положеніяхъ: кто подмостивъ себъ подъ голову куль, кто шапку, кто употребивши, просто, бокъ своего товарища. Сабля, ружье-самопалъ, коротко-чубучная трубка съ мъдными бляхами, желъзными провертками и огнивомъ были неотлучно при каждомъ козакъ. Тяжелые волы лежали, подвернувши подъ себя ноги, большими бѣловатыми массами и казались издали сѣрыми камнями, раскиданными по отлогости поля. Со всъхъ сторонъ изъ травы уже сталъ подыматься густой храпъ спящаго воинства, на который отзывались съ поля звонкими ржаніями жеребцы, негодующіе на свои спутанныя ноги. А между тъмъ что-то величественное и грозное примѣшалось къ красотѣ іюльской ночи. Это были зарева вдали догоравшихъ окрестностей. Въ одномъ мъстъ пламя спокойно и величественно стлалось по небу; въ другомъ, встрътивъ что-то горючее и вдругъ вырвавщись вихремъ, оно свистъло и летъло вверхъ подъ самыя звъзды, и оторванные охлопья его гаснули подъ самыми дальними небесами. Тамъ обгорълый черный монастырь, какъ суровый картезіанскій монахъ, стоялъ грозно, выказывая при каждомъ отблескъ мрачное свое величіе; тамъ горълъ монастырскій садъ: казалось, слышно было, какъ деревья шипъли, обвиваясь дымомъ, и когда выскакивалъ огонь, онъ вдругъ освъщалъ фосфорическимъ, лиловоогненнымъ свътомъ спълыя гроздія сливъ, или обращалъ въ червонное золото тамъ и тамъ желтъвшія груши, и тутъ же среди нихъ чернъло висъвшее на стънъ зданія или на древесномъ суку тъло бъднаго жида или монаха, погибавшее вмъстъ со строеніемъ въ огнъ. Надъ огнемъ вились вдали птицы, казавшіяся кучею темныхъ мелкихъ крестиковъ на огненномъ поль. Обложенный городъ, казалось, уснулъ; шпицы, и кровли, и частоколъ, и стъны его тихо вспыхивали отблесками отдаленныхъ пожарищъ. Андрій обощелъ козацкіе ряды. Костры, у которыхъ сидъли сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши сильно чего-нибудь во весь козацкій аппетитъ. Онъ подивился немного такой безпечности, подумавши: "хорошо, что нътъ близко никакого сильнаго непріятеля и некого опасаться". Наконецъ, и самъ онъ подошелъ къ



одному изъ возовъ, взлѣзъ на него и легъ на спину, подложивши себѣ подъ голову сложенныя назадъ руки; но не могъ заснуть и долго глядѣлъ на небо; оно все было открыто передъ нимъ; чисто и прозрачно было въ воздухѣ; гущина звѣздъ, составлявшая млечный путь и косвеннымъ поясомъ переходившая по небу, вся была залита въ свѣту. Временами Андрій какъ будто позабывался, и какой-то легкій туманъ дремоты заслонялъ на мигъ предъ нимъ небо, и потомъ оно опять очищалось и вновь становилось видно.

Въ это время, показалось ему, мелькнулъ предъ нимъ какойто странный образъ человъческаго лица. Думая, что это было простое обаяніе сна, которое сей же часъ разсъется, онъ раскрылъ сильнъе глаза свои и увидълъ, что къ нему точно наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и смотръло прямо ему въ очи. Длинные и черные, какъ уголь, волосы, не прибранные, растрепанные, лъзли изъ-подъ темнаго наброшеннаго на голову покрывала; и странный блескъ взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшаго ръзкими чертами, заставляли скоръе думать, что это былъ призракъ. Онъ схватился невольно рукой за пищаль и произнесъ почти судорожно: "Кто ты? Коли духъ нечистый, сгинь съ глазъ; коли живой человъкъ, не въ пору завелъ шутку,—убью съ одного прицъла".

Въ отвътъ на это привидъніе приставило палецъ къ губамъ и, казалось, молило о молчаніи. Онъ опустилъ руку и сталъ вглядываться въ него внимательнъй. По длиннымъ волосамъ, шет и полуобнаженной смуглой груди распозналъ онъ женщину. Но она была не здъшняя уроженка; все лицо ея было смугло, изнурено недугомъ; широкія скулы выступали сильно надъ опавшими подъ ними щеками; узкія очи подымались дугообразнымъ разръзомъ кверху. Что болье онъ всматривался въ черты ея, тто болье находилъ въ нихъ что-то знакомое. Наконецъ, онъ не вытерпълъ и спросилъ: "Скажи, кто ты? Мнъ кажется, какъ будто я зналъ тебя или видълъ гдъ-нибудь?"

"Два года назадъ тому, въ Кіевъ".

"Два года назадъ, въ Кіевѣ", повторилъ Андрій, стараясь перебрать все, что уцѣлѣло въ его памяти отъ прежней бурсацкой жизни. Онъ посмотрѣлъ еще разъ на нее пристально и вдругъ вскрикнулъ во весь голосъ: "Ты—татарка! Служанка панночки, воеводиной дочки"...

"Чшш!" произнесла татарка, сложивъ съ умоляющимъ видомъ руки, дрожа всѣмъ тѣломъ и оборотя въ то же время голову назадъ, чтобы видѣть, не проснулся ли кто-нибудь отътакого сильнаго вскрика, произнесеннаго Андріемъ.

"Скажи, скажи, отчего, какъ ты здѣсь?" говорилъ Андрій,



почти задыхаясь, шопотомъ, прерывавшимся всякую минуту отъ внутренняго волненія. "Гдѣ панночка? жива еще?"

- "Она тутъ, въ городъ".
- "Въ городъ?" произнесъ онъ, едва опять не вскрикнувши, и почувствовалъ, что вся кровь вдругъ прихлынула къ сердцу: "отчего жъ она въ городъ?"
- "Оттого, что самъ старый панъ въ городѣ: онъ уже полтора года, какъ сидитъ воеводой въ Дубнѣ".
- "Что-жъ, она замужемъ? Да говори же, какая ты странная! что она теперь"...
  - "Она другой день ничего не ѣла".
  - "Какъ?"
- "Ни у кого изъ городскихъ жителей нѣтъ уже давно куска хлѣба, всѣ давно ѣдятъ одну землю".

Андрій остолбенѣлъ.

"Панночка видала тебя съ городского вала вмѣстѣ съ запорожцами. Она сказала мнѣ: "Ступай, скажи рыцарю: если онъ помнитъ меня, чтобы онъ пришелъ ко мнѣ; а не помнитъ,—чтобы далъ тебѣ кусокъ хлѣба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видѣть, какъ при мнѣ умретъ мать. Пусть лучше я прежде, а она послѣ меня. Проси и хватай его за колѣни и ноги: у него также есть старая мать,— чтобъ ради ея далъ хлѣба!"

Много всякихъ чувствъ пробудилось и вспыхнуло въ молодой груди козака.

- "Но какъ же ты здѣсь? Какъ ты пришла?"
- "Подземнымъ ходомъ".
- "Развъ есть подземный ходъ?"
- "Есть".
- "Гдѣ?"
- "Ты не выдашь, рыцарь?"
- "Клянусь крестомъ святымъ!"
- "Спустясь въ яръ и перейдя протокъ, тамъ, гдъ тростникъ".
- "И выходитъ въ самый городъ?"
- "Прямо къ городскому монастырю".
- "Идемъ, идемъ сейчасъ!"
- "Но, ради Христа и Святой Маріи, кусокъ хлѣба!"
- "Хорошо, будетъ. Стой здѣсь возлѣ воза или, лучше, ложись на него: тебя никто не увидитъ, всѣ спятъ; я сейчасъ ворочусъ".

И онъ отошелъ къ возамъ, гдѣ хранились запасы, принадлежавшіе ихъ куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынѣшними козацкими биваками, суровой бранною жизнью,—все всплыло разомъ на поверхность,



потопивши, въ свою очередь, настоящее. Опять вынырнула передъ нимъ, какъ изъ темной морской пучины, гордая женщина; вновь сверкнули въ его памяти прекрасныя руки, очи, смъющіяся уста, густые темноорѣховые волосы, курчаво распавшіеся по грудямъ, и всѣ упругіе, въ согласномъ сочетаньи созданные члены дѣвическаго стана. Нѣтъ, они не погасали, не исчезали въ груди его, они посторонились только, чтобы дать на время просторъ другимъ могучимъ движеньямъ, но часто, часто смущался ими глубокій сонъ молодого козака, и часто, проснувшись, лежалъ онъ безъ сна на одрѣ, не умѣя истолковать тому причины.

Онъ шелъ, а біеніе сердца становилось сильнѣе, сильнѣе, при одной мысли, что увидитъ ее опять, и дрожали молодыя кольни. Пришедши къ возамъ, онъ совершенно позабылъ, зачѣмъ пришелъ: поднесъ руку ко лбу и долго теръ его, стараясь припомнить, что ему нужно дълать. Наконецъ, вздрогнулъ, весь исполнился испуга: ему вдругъ пришло на мысль, что она умираетъ съ голода. Онъ бросился къ возу и схватилъ нѣсколько большихъ черныхъ хлъбовъ себъ подъ руку; но тутъ же подумалъ: не будетъ ли эта пища, годная для дюжаго, неприхотливаго запорожца, груба и неприлична ея нѣжному сложенію? Тутъ вспомнилъ онъ, что вчера кошевой попрекалъ кашеваровъ за то, что сварили за одинъ разъ всю гречневую муку на саламату, тогда какъ бы ея стало на добрыхъ три раза. Въ полной увъренности, что онъ найдетъ вдоволь саламаты въ казанахъ, онъ вытащилъ отцовскій походный казанокъ и съ нимъ отправился къ кашевару ихъ куреня, спавшему у двухъ десятиведерныхъ казановъ, подъ которыми еще теплилась зола. Заглянувши въ нихъ, онъ изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловъческихъ силъ, чтобы все это съъсть, тъмъ болъе, что въ ихъ куренѣ считалось меньше людей, чѣмъ въ другихъ. Онъ заглянулъ въ казаны другихъ куреней, — нигдѣ ничего. Поневолѣ пришла ему въ голоду поговорка: "запорожцы, какъ дъти: коли мало-съвдятъ, коли много-тоже ничего не оставятъ". Что дълать? Былъ, однако же, гдъ-то, кажется, на возу отцовскаго полка, мѣшокъ съ бѣлымъ хлѣбомъ, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню. Онъ прямо подошелъ къ отцовскому возу, но на возу его уже не было: Остапъ взялъ его себъ подъ головы и, растянувшись возлѣ на землѣ, храпѣлъ на все поле. Андрій схватилъ мѣшокъ одной рукой и дернулъ его вдругъ такъ, что голова Остапа упала на землю, а онъ самъ вскочилъ впросонкахъ и, сидя съ закрытыми глазами, закричалъ, что было мочи: "Держите, держите чортова ляха, да ловите коня, коня ловите! "-, Замолчи, я тебя убью! " закричалъ въ испугъ Андрій,



замахнувшись на него мъшкомъ. Но Остапъ и безъ того уже не продолжалъ рѣчи, присмирѣлъ и пустилъ такой храпъ, что отъ дыханія шевелилась трава, на которой онъ лежалъ. Андрій робко оглянулся на всъ стороны, чтобы узнать, не пробудилъ ли кого-нибудь изъ козаковъ сонный бредъ Остапа. Одна чубатая голова, точно, приподнялась въ ближнемъ куренъ и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждавъ минуты двъ, онъ, наконецъ, отправился съ своею ношею. Татарка лежала, едва дыша. "Вставай, идемъ! Всъ спятъ, не бойся! Подымешь ли ты хоть одинъ изъ этихъ хлъбовъ, если мнъ будетъ несподручно захватить всъ? Сказавъ это, онъ взвалилъ себъ на спину мъшки, стащилъ, проходя мимо одного воза, еще одинъ мъшокъ съ просомъ, взялъ даже въ руки тъ хлъбы, которые хотълъ было отдать нести татаркъ, и, нъсколько понагнувшись подъ тяжестью, шелъ отважно между рядами спавшихъ запорожцевъ.

"Андрій"! сказалъ старый Бульба въ то время, когда онъ проходилъ мимо его. Сердце его замерло; онъ остановился и, весь дрожа, тихо произнесъ: "А что?"

"Съ тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на всѣ бока! Не доведутъ тебя бабы до добра!" Сказавши это, онъ оперся головою на локоть и сталъ пристально разсматривать закутанную въ покрывало татарку.

Андрій стоялъ ни живъ, ни мертвъ, не имѣя духу взглянуть въ лицо отцу. И потомъ, когда поднялъ глаза и посмотрѣлъ на него, увидѣлъ, что уже старый Бульба спалъ, положивъ голову на ладонь.

Онъ перекрестился. Вдругъ отхлынулъ отъ сердца испугъ еще скоръе, чъмъ прихлынулъ. Когда же поворотился онъ, чтобы взглянуть на татарку, она стояла передъ нимъ, подобно темной гранитной статуѣ, вся закутанная въ покрывало, и отблескъ отдаленнаго зарева, вспыхнувъ, озарилъ только одни ея очи, одеревянъвшія, какъ у мертвеца. Онъ дернулъ ее за рукавъ, и оба пошли вмъстъ, безпрестанно оглядываясь назадъ, и, наконецъ, опустились отлогостью въ низменную лощину,почти яръ, называемый въ нъкоторыхъ мъстахъ балками, —по дну которой лѣниво пресмыкался протокъ, поросшій осокой и усъянный кочками. Опустясь въ эту лощину, они скрылись совершенно изъ виду всего поля, занятаго запорожскимъ таборомъ. По крайней мъръ, когда Андрій оглянулся, то увидълъ, что позади его крутою стѣной, болѣе чѣмъ въ ростъ человѣка, вознеслась покатость; на вершинъ ея покачивалось нъсколько стебельковъ полевого былья, и надъ ними поднималась на небо луна въ видъ косвенно обращеннаго серпа изъ яркаго червон-



наго золота. Сорвавшійся со степи вътерокъ давалъ знать, что уже немного оставалось времени до разсвъта. Но нигдъ не слышно было отдаленнаго пътушьяго крика: ни въ городъ, ни въ разоренныхъ окрестностяхъ не оставалось давно ни одного пѣтуха. По небольшому бревну перебрались они черезъ протокъ, за которымъ возносился противоположный берегъ, казавшійся выше бывшаго у нихъ назади и выступавшій совершеннымъ обрывомъ. Казалось, въ этомъ мъстъ былъ кръпкій и надежный самъ собою пунктъ городской крѣпости; по крайней мъръ, земляной валъ былъ тутъ ниже и не выглядывалъ изъза него гарнизонъ. Но зато подальше подымалась толстая монастырская стана. Обрывистый берегъ весь обросъ бурьяномъ, и по небольшой лощинъ между имъ и протокомъ росъ высокій тростникъ, почти въ вышину человъка. На вершинъ обрыва видны были остатки плетня, обличавшіе когда-то бывшій огородъ; передъ нимъ---широкіе листы лопуха; изъ-за него торчала лебеда, дикій колючій бодякъ и подсолнечникъ, подымавшій выше всъхъ ихъ свою голову. Здъсь татарка скинула съ себя черевики и пошла босикомъ, подобравъ осторожно свое платье, потому что мъсто было топко и наполнено водою. Пробираясь межъ тростникомъ, остановились они передъ наваленнымъ хворостомъ и фашинникомъ. Отклонивъ хворостъ, нашли они родъ земляного свода—отверстіе, мало чіть большее отверстія, бывающаго въ клѣбной печи. Татарка, наклонивъ голову, вошла первая; вслъдъ за нею Андрій, нагнувшись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться съ своими мъшками, и скоро очутились оба въ совершенной темнотъ.

## VI.

Андрій едва двигался въ темномъ и узкомъ земляномъ коридоръ, слъдуя за татаркою и таща на себъ мъшки хлъба. "Скоро намъ будетъ видно", сказала проводница: "мы подходимъ къ мъсту, гдъ поставила я свътильникъ". И точно, темныя земляныя стъны начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, гдѣ, казалось, была часовня; по крайней мъръ, къ стънъ былъ приставленъ узенькій столикъ въ видъ алтарнаго престола, и надъ нимъ виденъ былъ почти совершенно изгладившійся, полинявшій образъ католической Мадонны. Небольшая серебряная лампадка, передъ нимъ висъвшая, чутьчуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла съ земли



оставленный мѣдный свѣтильникъ, на тонкой, высокой ножкѣ, съ висъвшими вокругъ ея на цъпочкахъ щипцами, шпилькой для поправленія огня и гасильникомъ. Взявши его, она зажгла огнемъ отъ лампады. Свътъ усилился, и они, идя вмъстъ, то освѣщаясь сильно огнемъ, то набрасываясь темною, какъ уголь, тънью, напоминали собою картины Герардо dalle notti. Свъжее, кипящее здоровьемъ и юностью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность съ изнуреннымъ и блѣднымъ лицомъ его спутницы. Проходъ сталъ нъсколько шире, такъ что Андрію можно было пораспрямиться. Онъ съ любопытствомъ разсматривалъ эти земляныя стѣны, напомнившія ему кіевскія пещеры. Такъ же какъ и въ пещерахъ кіевскихъ, тутъ видны были углубленія въ стѣнахъ, и стояли кое-гдѣ гробы; мѣстами даже попадались просто человъческія кости, отъ сырости сдълавшіяся мягкими и разсыпавшіяся въ муку. Видно, и здѣсь также были святые люди и укрывались также отъ мірскихъ бурь, горя и обольщеній. Сырость мѣстами была очень сильна: подъ ногами ихъ иногда была совершенная вода. Андрій долженъ былъ часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутниць, которой усталость возобновлялась безпрестанно. Небольшой кусокъ хлъба, проглоченный ею, произвелъ только боль въ желудкъ, отвыкшемъ отъ пищи, и она оставалась часто безъ движенія по нъскольку минутъ на одномъ мъстъ.

Наконецъ, передъ ними показалась маленькая желъзная дверь. "Ну, слава Богу, мы пришли", сказала слабымъ голосомъ татарка, приподняла руку, чтобы постучаться, и не имъла силъ. Андрій ударилъ, вмѣсто нея, сильно въ дверь; раздался гулъ, показывавшій, что за дверью былъ большой просторъ. Гулъ этотъ измѣнялся, встрѣтивъ, какъ казалось, высокіе своды. Минуты черезъ двъ загремъли ключи, и кто-то, казалось, сходилъ по лъстницъ. Наконецъ, дверь отперлась; ихъ встрѣтилъ монахъ, стоявшій на узенькой лъстницъ съ ключами и свъчей въ рукахъ. Андрій невольно остановился при видъ католическаго монаха, возбуждавшаго такое ненавистное презрѣніе въ козакахъ, поступавшихъ съ ними безчеловъчнъй, чъмъ съ жидами. Монахъ тоже нъсколько отступилъ назадъ, увидъвъ запорожскаго козака; но слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило. Онъ посвътилъ имъ, заперъ за ними дверь, ввелъ ихъ по лъстницъ вверхъ, и они очутились подъ высокими темными сводами монастырской церкви. У одного изъ алтарей, уставленнаго высокими подсвъчниками и свъчами, стоялъ на колъняхъ священникъ и тихо молился. Около него съ объихъ сторонъ стояли также на колъняхъ два молодые клирошанина въ лиловыхъ мантіяхъ, съ бѣлыми кружевными шемизетками сверхъ ихъ и съ кадилами въ рукахъ. Онъ молился



о ниспосланіи чуда: о спасеніи города, о подкрѣпленіи падающаго духа, о ниспосланіи терпънія, о удаленіи искусителя, нашептывающаго ропотъ и малодушный, робкій плачъ на земныя несчастія. Нъсколько женщинъ, похожихъ на привидънія, стояли на колъняхъ, опершись и совершенно положивъ изнеможенныя головы на спинки стоявшихъ передъ ними стульевъ и темныхъ деревянныхъ лавокъ; нъсколько мужчинъ, прислонясь у колоннъ и пилястръ, на которыхъ возлегали боковые своды, печально стояли тоже на колъняхъ. Окно съ цвътными стеклами, бывшее надъ алтаремъ, озарилось розовымъ румянцемъ утра, и упали отъ него на полъ голубые, желтые и другихъ цвътовъ кружки свъта, освътившіе внезапно темную церковь. Весь алтарь въ своемъ далекомъ углубленіи показался вдругъ въ сіяніи; кадильный дымъ остановился на воздухъ радужно освъщеннымъ облакомъ. Андрій не безъ изумленія глядълъ изъ своего темнаго угла на чудо, произведенное свѣтомъ. Въ это время величественный ревъ органа наполнилъ вдругъ всю церковь; онъ становился гуще и гуще, разрастался, перешелъ въ тяжелые рокоты грома и потомъ вдругъ, обратившись въ небесную музыку, понесся высоко подъ сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкіе дъвичьи голоса, и потомъ опять обратился онъ въ густой ревъ и громъ, и затихъ. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, подъ сводами, и дивился Андрій съ полуоткрытымъ ртомъ величественной музыкъ.

Въ это время, почувствовалъ онъ, кто-то дернулъ его за полу кафтана. "Пора!" сказала татарка. Они перешли черезъ церковь, не замъченные никъмъ, и вышли потомъ на площадь, бывшую передъ нею. Заря уже давно румянилась на небъ: все возвъщало восхожденіе солнца. Площадь, имъвшая квадратную фигуру, была совершенно пуста; посрединъ ея оставались еще деревянные столики, показывавшіе, что здѣсь былъ еще недѣлю, можетъ быть, только назадъ рынокъ съвстныхъ припасовъ. Улица, которыхъ тогда не мостили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругомъ небольшіе каменные и глиняные въ одинъ этажъ дома, съ видными въ стѣнахъ деревянными сваями и столбами во всю ихъ высоту, косвенно перекрещенные деревянными же связями, какъ вообще строили дома тогдашніе обыватели, что можно видъть и понынъ еще въ нъкоторыхъ мъстахъ Литвы и Польши. Всъ они были покрыты непомърно высокими крышами, со множествомъ слуховыхъ оконъ и отдушинъ. На одной сторонъ, почти близъ церкви, выше другихъ, возносилось совершенно отличное отъ прочихъ зданіе, въроятно, городовой магистратъ или какое-нибудь правительственное мъсто. Оно было въ два этажа и надъ нимъ вверху надстроенъ былъ въ двъ арки



бельведеръ, гдъ стоялъ часовой; большой часовой циферблатъ вдъланъ былъ въ крышу. Площадь казалась мертвою; но Андрію почудилось какое-то слабое стенаніе. Разсматривая, онъ замѣтилъ на другой ея сторонѣ группу изъ двухъ-трехъ человѣкъ, лежавшихъ почти безъ всякаго движенія на землѣ. Онъ вперилъ глаза внимательнъй, чтобы разсмотръть, заснувшіе ли это были, или умершіе, и въ это время наткнулся на что-то, лежавшее у ногъ его. Это было мертвое тъло женщины, повидимому, жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя въ искаженныхъ, изможденныхъ чертахъ ея нельзя было того видъть. На головъ ея былъ красный шелковый платокъ; жемчуги или бусы въ два ряда украшали ея наушники; двъ-три длинныя, всъ въ завиткахъ, кудри выпадали изъ-подъ нихъ на ея высохшую шею съ натянувшимися жилами. Возлъ нея лежалъ ребенокъ, судорожно схватившійся рукою за тощую грудь ея и скрутившій ее своими пальцами отъ невольной злости, не нашедъ въ ней молока. Онъ уже не плакалъ и не кричалъ, и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что онъ еще не умеръ, или, по крайней мъръ, еще только готовился испустить послѣднее дыханье. Они поворотили въ улицы и были остановлены вдругъ какимъ-то бъснующимся, который, увидъвъ у Андрія драгоцівнную ношу, кинулся на него, какъ тигръ, вцівпился въ него, крича: "хлѣба!" Но силъ не было у него равныхъ бъщенству; Андрій оттолкнулъ его: онъ полетълъ на землю. Движимый состраданіемъ, онъ швырнулъ ему одинъ хлѣбъ, на который тотъ бросился, подобно бъшеной собакъ, изгрызъ, искусалъ его и тутъ же, на улицѣ, въ страшныхъ судорогахъ испустилъ духъ отъ долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждомъ шагу поражали ихъ страшныя жертвы голода. Казалось, какъ будто, не вынося мученій въ домахъ, многіе нарочно выбъжали на улицу: не ниспошлется ли въ воздухъ чего-нибудь, питающаго силы. У воротъ одного дома сидъла старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла или просто позабылась; по крайней мъръ, она уже не слышала и не видъла ничего и, опустивъ голову на грудь, сидъла недвижима на одномъ и томъ же мѣстѣ. Съ крыши другого дома висѣло внизъ, на веревочной петлъ, вытянувшееся и исчахлое тъло: бъднякъ не могъ вынести до конца страданій голода и захотѣлъ лучше произвольнымъ самоубійствомъ ускорить конецъ свой.

При видъ такихъ поражающихъ свидътельствъ голода, Андрій не вытерпълъ не спросить татарку: "Неужели, они однако жъ совсъмъ не нашли, чъмъ пробавить жизнь? Если человъку приходитъ послъдняя крайность, тогда, дълать нечего, онъ долженъ питаться тъмъ, чъмъ дотолъ брезгалъ: онъ можетъ питаться



тъми тварями, которыя запрещены закономъ, все можетъ тогда пойти въ снѣдь".

"Все переъли", сказала татарка: "всю скотину: ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всемъ городъ. У насъ въ городъ никогда не водилось никакихъ запасовъ: все привозилось изъ деревень".

"Но какъ же вы, умирая такою лютою смертью, все еще думаете оборонить городъ?"

"Да, можетъ быть, воевода и сдалъ бы, но вчера утромъ полковникъ, который въ Буджакахъ, пустилъ въ городъ ястреба съ запиской, чтобъ не отдавали города: что онъ идетъ на выручку съ полкомъ, да ожидаетъ только другого полковника, чтобъ итти обоимъ вмѣстѣ. И теперь всякую минуту ждутъ ихъ... Но вотъ мы пришли къ дому".

Андрій уже издали видълъ домъ, не похожій на другіе и, какъ казалось, строенный какимъ-нибудь архитекторомъ итальянскимъ; онъ былъ сложенъ изъ красивыхъ тонкихъ кирпичей въ два этажа. Окна нижняго этажа были заключены въ высоко выдавшіеся гранитные карнизы; верхній этажъ состоялъ весь изъ небольшихъ арокъ, образовавшихъ галлерею; между ними были видны ръшетки съ гербами; на углахъ дома тоже были гербы. Наружная широкая лъстница изъ крашеныхъ кирпичей выходила на самую площадь. Внизу лъстницы сидъло по одному часовому, которые картинно и симметрически держались одной рукой за стоявшія около нихъ алебарды, а другою подпирали наклоненныя свои головы и, казалось, такимъ образомъ болъе походили на изваянія, чъмъ на живыя существа. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему; они не обратили даже вниманія на то, кто всходилъ по лъстницъ. Наверху лъстницы они нашли богато убраннаго, всего съ ногъ до головы вооруженнаго воина, державшаго въ рукѣ молитвенникъ. Онъ было возвелъ на нихъ истомленныя очи, но татарка сказала ему одно слово, и онъ опустилъ ихъ вновь въ открытыя страницы своего молитвенника. Они вступили въ первую комнату, довольно просторную, служившую пріемною или просто переднею; она была наполнена вся сидъвшими въ разныхъ положеніяхъ у стѣнъ солдатами, слугами, псарями, виночерпіями и прочей дворней, необходимою для показанія сана польскаго вельможи, какъ военнаго, такъ и владъльца собственныхъ помъстьевъ. Слышенъ былъ чадъ погаснувшей свѣчи; двѣ другія еще горѣли въ двухъ огромныхъ, почти въ ростъ человъка, подсвъчникахъ, стоявшихъ посрединъ, несмотря на то, что уже давно въ ръшетчатое широкое окно глядьло утро. Андрій уже было хотьль итти прямо въ широкую дубовую дверь, украшенную гербомъ и



множествомъ ръзныхъ украшеній; но татарка дернула его за рукавъ и указала маленькую дверь въ боковой стѣнѣ. Этою вышли они въ коридоръ и потомъ въ комнату, которую онъ началъ внимательно разсматривать. Свътъ, проходившій сквозь щель ставня, тронулъ кое-что: малиновый занавѣсъ, позолоченный карнизъ и живопись на стънъ. Здъсь татарка указала Андрію остаться, отворила дверь въ другую комнату, изъ которой блеснулъ свътъ огня. Онъ услышалъ шопотъ и тихій голосъ, отъ котораго все потряслось у него. Онъ видълъ сквозь растворившуюся дверь, какъ мелькнула быстро стройная женская фигура съ длинною роскошною косою, упадавшею на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы онъ вошелъ. Онъ не помнилъ, какъ вошелъ и какъ затворилась за нимъ дверь. Въ комнатъ горъли двъ свъчи, лампада теплилась передъ образомъ; подъ нимъ стоялъ высокій столикъ, по обычаю католическому, со ступеньками для преклоненія колѣней во время молитвы. Но не того искали глаза его. Онъ повернулся въ другую сторону и увидълъ женщину, казалось, застывшую и окаменъвшую въ какомъ-то быстромъ движеніи. Казалось, какъ будто вся фигура ея хотъла броситься къ нему и вдругъ остановилась. И онъ остался также изумленнымъ передъ нею. Не такою воображалъ онъ ее видъть; это была не она, не та, которую онъ зналъ прежде; ничего не было въ ней похожаго на ту, но вдвое прекраснѣе и чудеснѣе была она теперь, чѣмъ прежде: тогда было въ ней что-то неконченное, недовершенное, теперь это было произведеніе, которому художникъ далъ послъдній ударъ кисти. Та была прелестная, вътреная дъвушка; эта была красавица, женщина во всей развившейся красъ своей. Полное чувство выражалось въ ея поднятыхъ глазахъ, не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успѣли въ нихъ высохнуть и облекли ихъ блистающею влагою, проходившею душу; грудь, шея и плечи заключились въ тъ прекрасныя границы, которыя назначены вполнъ развившейся красотъ; волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ея, теперь обратились въ густую роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длинъ руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, всъ до одной измънились черты ея. Напрасно силился онъ отыскать въ нихъ хоть одну изъ тъхъ, которыя носились въ его памяти, — ни одной. Какъ ни велика была ея блъдность, но она не помрачила чудесной красы ея, напротивъ, какъ будто придала ей что-то стремительное, неотразимо-побъдоносное. И ощутилъ Андрій въ своей душѣ благоговѣйную боязнь, и сталъ неподвиженъ передъ нею. Она, казалось, также была поражена



видомъ козака, представшаго во всей красѣ и силѣ юношескаго мужества, который, казалось, и въ самой неподвижности своихъ членовъ уже обличалъ развязную вольность движеній; ясною твердостью сверкалъ глазъ его, смѣлою дугою вытянулась бархатная бровь, загорѣлыя щеки блистали всею яркостью дѣвственнаго огня и, какъ шелкъ, лоснился молодой черный усъ.

"Нѣтъ, я не въ силахъ ничѣмъ возблагодарить тебя, великодушный рыцарь", сказала она, и весь колебался серебряный звукъ ея голоса. "Одинъ Богъ можетъ вознаградить тебя; не мнѣ, слабой женщинѣ"... Она потупила свои очи; прекрасными снѣжными полукружьями надвинулись на нихъ вѣки, окраенныя длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами; наклонилось все чудесное лицо ея, и тонкій румянецъ оттѣнилъ его снизу. Ничего не умѣлъ сказать на это Андрій; онъ хотѣлъ бы выговорить все, что ни есть на душѣ, выговорить его такъ же горячо, какъ оно было на душѣ,—и не могъ. Почувствовалъ онъ что-то, заградившее ему уста; звукъ отнялся у слова: почувствовалъ онъ, что не ему, воспитанному въ бурсѣ и въ бранной кочевой жизни, отвѣчать на такія рѣчи, и вознегодовалъ на свою козацкую натуру.

Въ это время вошла въ комнату татарка. Она уже успъла наръзать ломтями принесенный рыцаремъ хлъбъ, несла его на золотомъ блюдъ и поставила передъ своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлъбъ, и возвела очи на Андрія,—и много было въ очахъ тъхъ. Этотъ умиленный взоръ, выказавшій изнеможенье и безсилье выразить обнявшія ее чувства, былъ болье доступенъ Андрію, чъмъ всъ ръчи. Его душъ вдругъ стало легко; казалось, все развязалось у него. Душевныя движенья и чувства, которыя дотоль какъ будто кто-то удерживалъ тяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на воль, и уже хотъли излиться въ неукротимые потоки словъ, какъ вдругъ красавица, оборотясь къ татаркъ, безпокойно спросила: "А мать? Ты отнесла ей?"

"Она спитъ".

"А отцу?"

"Отнесла; онъ сказалъ, что придетъ самъ благодарить рыцаря". Она взяла хлѣбъ и поднесла его ко рту. Съ неизъяснимымъ наслажденіемъ глядѣлъ Андрій, какъ она ломала его блистающими пальцами своими и ѣла; и вдругъ вспомнилъ о бѣсновавшемся отъ голода, который испустилъ духъ въ глазахъ его, проглотивши кусокъ хлѣба. Онъ поблѣднѣлъ и, схвативъ ее за руку, закричалъ: "Довольно! не ѣшь больше! Ты такъ долго не ѣла, тебѣ хлѣбъ будетъ теперь ядовитъ". И она опустила тутъ же свою руку; положила хлѣбъ на блюдо и, какъ покорный ребенокъ, смотрѣла ему въ очи. И пусть бы выразило чье-нибудь



слово... Но не властны выразить ни рѣзецъ, ни кисть, ни высокомогучее слово того, что видится иной разъ во взорахъ дѣвы, нижè того умиленнаго чувства, которымъ объемлется глядящій въ такіе взоры дѣвы.

"Царица!" вскрикнулъ Андрій, полный и сердечныхъ, и душевныхъ, и всякихъ избытковъ: "что тебъ нужно, чего ты хочешь?—Прикажи мнъ! Задай мнъ службу самую невозможную, какая только есть на свътъ, - я побъгу исполнять ее! Скажи мнъ сдълать то, чего не въ силахъ сдълать ни одинъ человъкъ, --- я сдѣлаю, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святымъ крестомъ, мнъ такъ сладко... но не въ силахъ сказать того! У меня три хутора, половина табуновъ отцовскихъ мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже отъ него скрываетъ она, —все мое. Такого ни у кого нътъ теперь у козаковъ нашихъ оружія, какъ у меня: за одну рукоять моей сабли даютъ мнъ лучшій табунъ и три тысячи овецъ. И отъ всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово или хотя только шевельнешь своею тонкою черною бровью! Но знаю, что, можетъ быть, несу глупыя ръчи, и некстати, и нейдетъ все это сюда, что не мнъ, проведшему жизнь въ бурсъ и на Запорожьи, говорить такъ, какъ въ обычаъ говорить тамъ, гдъ бываютъ короли, князья и все, что ни есть лучшаго въ вельможномъ рыцарствъ. Вижу, что ты иное творенье Бога, нежели всѣ мы, и далеки предъ тобою всѣ другія боярскія жены и дочери-дѣвы. Мы не годимся быть твоими рабами; только небесные ангелы могутъ служить тебъ".

Съ возрастающимъ изумленіемъ, вся превратившись въ слухъ, не проронивъ ни одного слова, слушала дъва открытую, сердечную ръчь, въ которой, какъ въ зеркалъ, отражалась молодая, полная силъ душа. И каждое простое слово этой ръчи, выговоренное голосомъ, летъвшимъ прямо съ сердечнаго дна, облечено было въ силу. И выдалось впередъ все прекрасное лицо ея, отбросила она далеко назадъ досадные волосы, открыла уста и долго глядъла съ открытыми устами. Потомъ хотъла что-то сказать и вдругъ остановилась, и вспомнила, что другимъ назначеньемъ ведется рыцарь, что отецъ, братья и вся отчизна его стоятъ позади его суровыми мстителями, что страшны облегшіе городъ запорожцы, что лютой смерти обречены всъ они съ своимъ городомъ... И глаза ея вдругъ наполнились слезами; быстро она схватила платокъ, шитый шелками, набросила его себъ на лицо, и онъ въ минуту сталъ весь влаженъ; и долго сидъла, забросивъ назадъ свою прекрасную голову, сжавъ бълоснъжными зубами свою прекрасную нижнюю губу, — какъ бы внезапно почув-





АНДРІЙ И ПОЛЬСКАЯ ПАННА



ствовавъ какое укушеніе ядовитаго гада,—и не снимая съ лица платка, чтобы онъ не видѣлъ ея сокрушительной грусти.

"Скажи мнѣ одно слово!" сказалъ Андрій и взялъ ее за атласную руку. Сверкающій огонь пробѣжалъ по жиламъ его отъ этого прикосновенья, и жалъ онъ руку, лежавшую безчувственно въ рукѣ его.

Но она молчала и не отнимала платка отъ лица своего и оставалась неподвижна.

"Отчего же ты такъ печальна? Скажи мнѣ, отчего ты такъ печальна?"

Бросила прочь она отъ себя платокъ, отдернула налѣзавшіе на очи длинные волосы косы своей и вся разлилась въ жалостныхъ рѣчахъ, выговаривая ихъ тихимъ, тихимъ голосомъ, подобно тому, какъ вѣтеръ, поднявшись прекраснымъ вечеромъ, пробѣжитъ вдругъ по густой чащѣ приводнаго тростника; зашелестятъ, зазвучатъ и понесутся вдругъ унывно-тонкіе звуки, и ловитъ ихъ съ непонятной грустью остановившійся путникъ, не чуя ни погасающаго вечера, ни несущихся веселыхъ пѣсенъ народа, бредущаго отъ полевыхъ работъ и жнивъ, ни отдаленнаго тарахтанья гдѣ-то проѣзжающей телѣги.

"Не достойна ли я въчныхъ сожалъній! Не несчастна ли мать, родившая меня на свътъ? Не горькая ли доля пришлась на часть мнѣ? Не лютый ли ты палачъ мой, моя свирѣпая судьба? Всъхъ ты привела къ ногамъ моимъ: лучшихъ дворянъ изо всего шляхетства, богатъйшихъ пановъ, графовъ и иноземныхъ бароновъ, и все, что ни есть цвътъ нашего рыцарства. Всъмъ имъ было вольно любить меня, и за великое благо всякій изъ нихъ почелъ бы любовь мою. Стоило мнъ только махнуть рукой, и любой изъ нихъ, красивъйшій, прекраснъйшій лицомъ и породою, сталъ бы моимъ супругомъ. И ни къ одному изъ нихъ не причаровала ты моего сердца, свиръпая судьба моя; а причаровала мое сердце, мимо лучшихъ витязей земли нашей, къ чуждому, къ врагу нашему. За что же Ты, Пречистая Божія Матерь, за какіе грѣхи, за какія тяжкія преступленія такъ неумолимо и безпощадно гонишь меня? Въ изобиліи и роскошномъ избыткъ всего текли дни мои; лучшія, дорогія блюда и сладкія вина были мнъ снъдью. И на что все это было? къ чему оно все было? Къ тому ли, чтобы, наконецъ, умереть лютою смертью, какой не умираетъ послѣдній нищій въ королевствѣ? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь; мало того, что передъ концомъ своимъ должна видъть, какъ станутъ умирать въ невыносимыхъ мукахъ отецъ и мать, для спасенья которыхъ двадцать разъ готова была бы отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно, чтобы передъ концомъ своимъ мнѣ довелось увидѣть и



услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы онъ рѣчами своими разодралъ на части мое сердце, чтобы горькая моя часть была еще горше, чтобы еще жалче было мнѣ моей молодой жизни, чтобы еще страшнѣе казалась мнѣ смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирѣпая судьба моя, и Тебя,—прости мое прегрѣшеніе,—Святая Божія Матерь!"

И когда затихла она, безнадежное-безнадежное чувство отразилось въ лицѣ ея; ноющею грустью заговорила всякая черта его, и все, отъ печально поникшаго лба и опустившихся очей до слезъ, застывшихъ и засохнувшихъ по тихо пламенѣвшимъ щекамъ ея, все, казалось, говорило: "Нѣтъ счастья на лицѣ этомъ!"

"Не слыхано на свътъ, не можно, не быть тому", говорилъ Андрій: "чтобы красивъйшая и лучшая изъ женъ понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы предъ ней, какъ предъ святыней, преклонилось все, что ни есть лучшаго на свътъ. Нътъ, ты не умрешь! Не тебъ умирать; клянусь моимъ рожденіемъ и всъмъ, что мнъ мило на свътъ,—ты не умрешь! Если же выйдетъ уже такъ, и ничъмъ—ни силой, ни молитвой, ни мужествомъ—нельзя будетъ отклонить горькой судьбы, то мы умремъ вмъстъ, и прежде я умру, умру передъ тобой, у твоихъ прекрасныхъ колъней, и развъ уже мертваго меня разлучатъ съ тобою".

"Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня", говорила она, качая тихо прекрасной головой своей: "знаю и, къ великому моему горю, знаю слишкомъ хорошо, что тебѣ нельзя любить меня; и знаю я, какой долгъ и завѣтъ твой: тебя зовутъ отецъ, товарищи, отчизна, а мы—враги тебѣ".

"А что мнѣ отецъ, товарищи и отчизна?" сказалъ Андрій, встряхнувъ быстро головою и выпрямивъ весь прямой, какъ надрѣчная осокорь, станъ свой. "Такъ если жъ такъ, такъ вотъ что: нътъ у меня никого! Никого, никого! " повторилъ онъ тѣмъ же голосомъ и сопроводивъ его тѣмъ движеньемъ руки, съ какимъ упругій, несокрушимый козакъ выражаетъ ръшимость на дъло неслыханное и невозможное для другого. "Кто сказалъ, что моя отчизна Украйна? Кто далъ мнъ ее въ отчизны? Отчизна есть то, чего ищетъ душа наша, что милъе для нея всего. Отчизна моя—ты! Вотъ моя отчизна! И понесу я отчизну эту въ сердцъ пока станетъ моего въку, и посмотрю: моемъ, понесу ее, пусть кто-нибудь изъ козаковъ вырветъ ее оттуда! И все, что ни есть, продамъ, отдамъ, погублю за такую отчизну! "

На мигъ остолбенъвъ, какъ прекрасная статуя, смотръла она ему въ очи и вдругъ зарыдала, и съ чудною женскою стремительностью, на какую бываетъ только способна одна безразсчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердеч-



ное движеніе, кинулась она къ нему на шею, обхвативъ его снѣгоподобными, чудными руками, и зарыдала. Въ это время раздались на улицѣ неясные крики, сопровождаемые трубнымъ и литаврнымъ звукомъ; но онъ не слышалъ ихъ: онъ слышалъ только, какъ чудныя уста обдавали его благовонной теплотой своего дыханья, какъ слезы ея текли ручьями къ нему на лицо, и спустившіеся всѣ съ головы пахучіе ея волосы опутали его всего своимъ темнымъ и блистающимъ шелкомъ.

Въ это время вбѣжала къ нимъ съ радостнымъ крикомъ татарка. "Спасены, спасены! " кричала она, не помня себя. "Наши вошли въ городъ, привезли хлѣба, пшена, муки и связанныхъ запорожцевъ! " Но не слышалъ никто изъ нихъ, какіе "наши вошли въ городъ, что привезли съ собою и какихъ связали запорожцевъ. Полный не на землѣ вкушаемыхъ чувствъ, Андрій поцѣловалъ въ благовонныя уста, прильнувшія къ щекѣ его, и не безотвѣтны были благовонныя уста. Они отозвались тѣмъ же, и въ этомъ обоюдно сліянномъ поцѣлуѣ ощутилось то, что одинъ только разъ въ жизни дается чувствовать человѣку.

И погибъ козакъ! Пропалъ для всего козацкаго рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовскихъ хуторовъ своихъ, ни церкви Божіей. Украйнѣ не видать тоже храбрѣйшаго изъ своихъ дѣтей, взявшихся защищать ее. Вырветъ старый Тарасъ сѣдой клокъ волосъ изъ своей чупрыны и проклянетъ и день, и часъ, въ который породилъ на позоръ себѣ такого сына.

## VII.

Шумъ и движеніе происходили въ запорожскомъ таборѣ, Сначала никто не могъ дать вѣрнаго отчета, какъ случилось, что войска прошли въ городъ. Потомъ уже оказалось, что весь Переяславскій курень, расположившійся передъ боковыми городскими воротами, былъ пьянъ мертвецки; стало быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана еще прежде, чѣмъ всѣ могли узнать, въ чемъ дѣло. Покамѣстъ ближніе курени, разбуженные шумомъ, успѣли схватиться за оружіе, войско уже уходило въ ворота, и послѣдніе ряды отстрѣливались отъ устремившихся на нихъ въ безпорядкѣ сонныхъ и полупротрезвившихся запорожцевъ.

Кошевой далъ приказъ собраться всъмъ, и, когда всъ стали въ кругъ и, снявши шапки, затихли, онъ сказалъ: "Такъ вотъ что, панове братове, случилось въ эту ночь; вотъ до чего до-



велъ хмель! Вотъ какое поруганье оказалъ намъ непріятель! У васъ, видно, уже такое заведеніе: коли позволишь удвоить порцію, такъ вы готовы такъ натянуться, что врагъ Христова воинства не только сниметъ съ васъ шаровары, но въ самое лицо вамъ начихаетъ, такъ вы того не услышите".

Козаки всѣ стояли, понуривъ головы, зная вину; одинъ только Незамайковскій куренной атаманъ Кукубенко отозвался. "Постой, батько! " сказалъ онъ: "хоть оно и не въ законѣ, чтобы сказать какое возраженіе, когда говоритъ кошевой передъ лицомъ всего войска, да дѣло не такъ было, такъ нужно сказать. Ты не совсѣмъ справедливо попрекнулъ все христіанское войско. Козаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились въ походѣ, на войнѣ, на трудной, тяжкой работѣ; но мы сидѣли безъ дѣла, маячились попусту передъ городомъ. Ни поста, ни другого христіанскаго воздержанья не было: какъ же можетъ статься, чтобы на бездѣльи не напился человѣкъ? Грѣха тутъ нѣтъ. А мы вотъ лучше покажемъ имъ, что такое нападать на безвинныхъ людей. Прежде били добре, а ужъ теперь побьемъ такъ, что и пятъ не унесутъ домой".

Рѣчь куренного атамана понравилась козакамъ. Они приподняли уже совсѣмъ было понурившіяся головы, и многіе одобрительно кивнули головой, примолвивши: "Добре сказалъ Кукубенко!" А Тарасъ Бульба, стоявшій недалеко отъ кошевого, сказалъ: "А что, кошевой, видно, Кукубенко правду сказалъ? Что ты скажешь на это?"

"А что скажу? Скажу: блаженъ и отецъ, родившій такого сына: еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое, не поругавшись надъ бѣдою человѣка, ободрило бы его, придало бы духу ему, какъ шпоры придаютъ духу коню, освѣженному водопоемъ. Я самъ хотѣлъ вамъ сказать потомъ утѣшительное слово, да Кукубенко догадался прежде".

"Добре сказалъ и кошевой!" отозвалось въ рядахъ запорожцевъ. "Доброе слово!" повторили другіе. И самые сѣдые, стоявшіе, какъ сивые голуби, и тѣ кивнули головою и, моргнувши сѣдымъ усомъ, тихо сказали: "Добре сказанное слово!"

"Слушайте же, панове!" продолжалъ кошевой. "Брать крѣпость, карабкаться и подкапываться, какъ дѣлаютъ чужеземные нѣмецкіе мастера—пусть ей врагъ прикинется!—и неприлично, и не козацкое дѣло. А судя по тому, что есть, непріятель вошелъ въ городъ не съ большимъ запасомъ; телѣгъ что-то было съ нимъ немного. Народъ въ городѣ голодный, стало быть, все съѣстъ духомъ, да и конямъ тоже сѣна... ужъ я не знаю, развѣ съ неба кинетъ имъ на вилы какой-нибудь ихъ святой... только



про это еще Богъ знаетъ, а ксендзы-то ихъ горазды на одни

слова. За тъмъ или за другимъ, а ужъ они выйдутъ изъ города. Раздъляйся же на три кучи и становись на три дороги передъ тремя воротами. Передъ главными воротами пять куреней, передъ другими по три куреня. Дядькивскій и Корсунскій курень на засаду! Полковникъ Тарасъ съ полкомъ на засаду! Тытаревскій и Тымошевскій курень на запасъ съ праваго бока обоза! Щербиновскій и Стебликивскій верхній—съ лѣваго боку! Да выбирайтесь изъ ряду, молодцы, которые позубастъй на слово, задирать непріятеля! У ляха пустоголовая натура: брани не вытерпить; и, можетъ быть, сегодня же всь они выйдутъ изъ воротъ. Куренные атаманы, перегляди всякій курень свой: у кого недочетъ, пополни его остатками Переяславскаго. Перегляди все снова! Дать на опохмелъ всъмъ по чаркъ и по хлъбу на козака. Только, върно, всякій еще вчерашнимъ сытъ, ибо, некуды дъть правды, понавдались всв такъ, что дивлюсь, какъ ночью никто не лопнулъ. Да вотъ еще одинъ наказъ: если кто-нибудь, шинкарь-жидъ, продастъ козаку хоть одинъ кухоль сивухи, то я прибью ему на самый лобъ свиное ухо, собакъ, и повъщу ногами вверхъ! За работу же, братцы! За работу!" Такъ распоряжалъ кошевой, и всъ поклонились ему въ поясъ

Такъ распоряжалъ кошевой, и всѣ поклонились ему въ поясъ и, не надъвая шапокъ, отправились по своимъ возамъ и таборамъ и, когда уже совсѣмъ далеко отошли, тогда только надѣли шапки. Всѣ начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, насыпали порохъ изъ мѣшковъ въ пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя къ своему полку, Тарасъ думалъ и не могъ придумать, куда бы дѣвался Андрій: "полонили ли его вмѣстѣ съ другими и связали соннаго? Только нѣтъ, не таковъ Андрій, чтобы отдался живымъ въ плѣнъ". Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крѣпко Тарасъ и шелъ передъ полкомъ, не слыша, что его давно называлъ кто-то по имени. "Кому нужно меня?" сказалъ онъ наконецъ, очнувшись. Предъ нимъ стоялъ жидъ Янкель.

"Панъ полковникъ, панъ полковникъ!" говорилъ жидъ поспѣшнымъ и прерывистымъ голосомъ, какъ будто бы хотѣлъ объявить дѣло не совсѣмъ пустое. "Я былъ въ городѣ, панъ полковникъ!"

Тарасъ посмотрълъ на жида и подивился тому, что онъ уже успълъ побывать въ городъ. "Какой же врагъ тебя занесъ туда?"

"Я тотчасъ разскажу", сказалъ Янкель. "Какъ только услышалъ я на зарѣ шумъ, и козаки стали стрѣлять, я ухватилъ кафтанъ и, не надѣвая его, побѣжалъ туда бѣгомъ; дорогою уже надѣлъ его въ рукава, потому что хотѣлъ поскорѣй узнать,



отчего шумъ, отчего козаки на самой зарѣ стали стрѣлять. Я взялъ и прибѣжалъ къ самымъ городскимъ воротамъ, въ то время, когда послѣднее войско входило въ городъ. Гляжу—впереди отряда панъ хорунжій, Галяндовичъ. Онъ человѣкъ м̂нѣ знакомый: еще съ третьяго года задолжалъ сто червонныхъ. Я за нимъ будто бы затѣмъ, чтобы выправить съ него долгъ, и вошелъ вмѣстѣ съ ними въ городъ".

"Какъ же ты вошелъ въ городъ, да еще и долгъ хотѣлъ выправить?" сказалъ Бульба. "И не велѣлъ онъ тебя тутъ же повѣсить, какъ собаку?"

"А, ей-Богу, хотълъ повъсить", отвъчалъ жидъ: "уже было его слуги совсъмъ схватили меня и закинули веревку на шею; но я взмолился пану, сказалъ, что подожду долгъ, сколько панъ хочетъ, и пообъщалъ еще дать взаймы, какъ только поможетъ мнъ собрать долги съ другихъ рыцарей; ибо у пана хорунжаго,—я все скажу пану,—нътъ и одного червоннаго въ карманъ. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самаго Шклова, а грошей у него такъ, какъ у козака, ничего нътъ. И теперь, если бы не вооружили его бреславскіе жиды, не въ чемъ было бы ему и на войну выъхать. Онъ и на сеймъ оттого не былъ..."

"Что жъ ты дълалъ въ городъ? Видълъ нашихъ?"

"Какъ же! Нашихъ тамъ много: Ицка, Рахумъ, Самуйло, Хайвалохъ, еврей-арендаторъ..."

"Пропади они, собаки! вскрикнулъ, разсердившись, Тарасъ. "Что ты мнѣ тычешь свое жидовское племя? Я тебя спрашиваю про нашихъ запорожцевъ".

"Нашихъ запорожцевъ не видалъ; а видалъ одного пана Андрія".

"Андрія видълъ?" вскрикнулъ Бульба. "Что жъ ты, гдъ видълъ его? въ подваль? въ ямь? Обезчещенъ? связанъ?"

"Кто же бы смѣлъ связать пана Андрія? Теперь онъ такой важный рыцарь... Далибугъ, я не узналъ! И наплечники въ золотѣ, и нарукавники въ золотѣ, и зерцало въ золотѣ, и шапка въ золотѣ, и по поясу золото, и вездѣ золото, и все золото. Такъ, какъ солнце взглянетъ весною, когда въ огородѣ всякая пташка пищитъ и поетъ, и травка пахнетъ, такъ и онъ весь сіяетъ въ золотѣ. И коня ему далъ воевода самаго лучшаго подъ верхъ; два ста червонныхъ сто̀итъ одинъ конъ".

Бульба остолбенать. "Зачамъ же онъ надаль чужое одаянье?"

"Потому что лучше, потому и надѣлъ. И самъ разъѣзжаетъ, и другіе разъѣзжаютъ; и онъ учитъ, и его учатъ; какъ наибо-гатѣйшій польскій панъ!"

"Кто жъ его принудилъ?"



- "Я жъ не говорю, чтобы его кто принудилъ. Развъ панъ не знаетъ, что онъ по своей волъ перешелъ къ нимъ?"
  - "Кто перешелъ?"
  - "А панъ Андрій".
  - "Куда перешелъ?"
  - "Перешелъ на ихъ сторону; онъ уже теперь совсъмъ ихній".
  - "Врешь, свиное ухо!"
- "Какъ же можно, чтобы я вралъ? Дуракъ я развѣ, чтобы вралъ? На свою бы голову я вралъ? Развѣ я не знаю, что жида повѣсятъ, какъ собаку, коли онъ совретъ передъ паномъ?"
  - "Такъ это выходитъ, онъ, по-твоему, продалъ отчизну и вѣру?"
- "Я же не говорю этого, чтобы онъ продавалъ что: я сказалъ только, что онъ перешелъ къ нимъ".
- "Врешь, чортовъ жидъ! Такого дѣла не было на христіанской землѣ! Ты путаешь, собака!"
- "Пусть трава поростетъ на порогѣ моего дома, если я путаю! Пусть всякій наплюетъ на могилу отца, матери, свекора и отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если панъ хочетъ, я даже скажу, и отчего онъ перешелъ къ нимъ".
  - "Отчего?"
- "У воеводы есть дочка-красавица. Святой Боже, какая красавица! "Здѣсь жидъ постарался, какъ только могъ, выразить въ лицѣ своемъ красоту, разставивъ руки, прищуривъ глазъ и покрививши на бокъ ротъ, какъ будто чего-нибудь отвѣдавши.
  - "Ну, такъ что же изъ того?"
- "Онъ для нея и сдълалъ все, и перешелъ. Коли человъкъ влюбится, то онъ все равно, что подошва, которую коли размочишь въ водъ, возьми, согни,—она и согнется".

Крѣпко задумался Бульба. Вспомнилъ онъ, что велика власть слабой женщины, что многихъ сильныхъ погубляла она, что податлива съ этой стороны природа Андрія; и стоялъ онъ долго, какъ вкопанный, на одномъ и томъ же мѣстѣ.

"Слушай, панъ, я все разскажу пану", говорилъ жидъ. "Какъ только услышалъ я шумъ и увидълъ, что проходятъ въ городскія ворота, я схватилъ на всякій случай съ собой нитку жемчуга, потому что въ городъ есть красавицы и дворянки; а коли есть красавицы и дворянки, сказалъ я себъ, то имъ хоть и ъсть нечего, а жемчугъ все-таки купятъ. И какъ только хорунжаго слуги пустили меня, я побъжалъ на воеводинъ дворъ продавать жемчугъ. Разспросилъ все у служанки-татарки: "Будетъ свадьба сейчасъ, какъ только прогонятъ запорожцевъ. Панъ Андрій объщалъ прогнать запорожцевъ".

"И ты не убилъ тутъ же на мъстъ его, чортова сына?" вскрикнулъ Бульба.



"За что же убить? Онъ перешелъ по доброй волѣ. Чѣмъ человѣкъ виноватъ? Тамъ ему лучше, туда и перешелъ".

"И ты видълъ его въ самое лицо?"

"Ей-Богу, въ самое лицо! Такой славный вояка! Всъхъ взрачнъй. Дай ему Богъ здоровья, меня тотчасъ узналъ; и когда я подошелъ къ нему, тотчасъ сказалъ..."

"Что жъ онъ сказалъ?"

"Онъ сказалъ, —прежде кивнулъ пальцемъ, а потомъ уже сказалъ: "Янкель!" А я: "панъ Андрій!" говорю. "Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакамъ, скажи запорожцамъ, скажи всѣмъ, что отецъ теперь не отецъ мнѣ, братъ не братъ, товарищъ не товарищъ, и что я съ ними буду биться со всѣми, со всѣми буду биться!"

"Врешь, чортовъ Іуда!" закричалъ, вышедши изъ себя, Тарасъ. "Врешь, собака! Ты и Христа распялъ, проклятый Богомъ человъкъ! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не то—тутъ же тебъ и смерть!" Сказавши это, Тарасъ выхватилъ свою саблю. Испуганный жидъ припустился тутъ же во всѣ лопатки, какъ только могли вынести его тонкія, сухія икры. Долго еще бѣжалъ онъ безъ оглядки между козацкимъ таборомъ и потомъ далеко по всему чистому полю, хотя Тарасъ вовсе не гнался за нимъ, размысливъ, что неразумно вымещать запальчивость на первомъ подвернувшемся.

Теперь припомнилъ онъ, что видѣлъ въ прошлую ночь Андрія, проходившаго по табору съ какой-то женщиною, и поникъ сѣдою головою; а все еще не хотѣлъ вѣрить, чтобы могло случиться такое позорное дѣло и чтобы собственный сынъ его продалъ вѣру и душу.

Наконецъ, повелъ онъ свой полкъ въ засаду и скрылся съ нимъ за лѣсомъ, который одинъ былъ не выжженъ еще козаками. А запорожцы, и пѣшіе и конные, выступали на три дороги къ тремъ воротамъ. Одинъ за другимъ валили курени: Уманскій, Поповичевскій, Каневскій, Стебликивскій, Незамайковскій, Гургузивъ, Тытаревскій, Тымошевскій. Одного только Переяславскаго не было. Крѣпко курнули козаки его и прокурили свою долю. Кто проснулся связанный во вражьихъ рукахъ, кто, и совсѣмъ не просыпаясь, сонный, перешелъ въ сырую землю, и самъ атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, очутился въ ляшскомъ стану.

Въ городъ услышали козацкое движеніе. Всъ высыпали на валъ, и предстала предъ козаковъ живая картина: польскіе витязи, одинъ другого красивъй, стояли на валу. Мъдныя шапки сіяли, какъ солнце, оперенныя бълыми, какъ лебедь, перьями. На другихъ были легкія шапочки, розовыя и голубыя, съ пере-



гнутыми набекрень верхами; кафтаны съ откидными рукавами, шитые золотомъ и просто выложенные шнурками; у тъхъ сабли и оружія въ дорогихъ оправахъ, за которыя дорого приплачивали паны, —и много было всякихъ другихъ убранствъ. Напереди стоялъ спѣсиво, въ красной шапкѣ, убранной золотомъ, буджаковскій полковникъ. Грузенъ былъ полковникъ, всѣхъ выше и толще, и широкій дорогой кафтанъ насилу облекалъ его. На другой сторонъ, почти къ боковымъ воротамъ, стоялъ другой полковникъ, небольшой человъкъ, весь высохшій; но малыя зоркія очи глядъли живо изъ-подъ густо наросшихъ бровей, и оборачивался онъ скоро на всъ стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанія; видно было, что, несмотря на малое тъло свое, зналъ онъ хорошо ратную науку. Недалеко отъ него стоялъ хорунжій, длинный, длинный, съ густыми усами, и, казалось, не было у него недостатка въ краскъ на лицъ: любилъ панъ кръпкіе меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся, кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовскія деньги, заложивъ все, что ни нашлось въ дъдовскихъ замкахъ. Не мало было и всякихъ сенаторскихъ нахлъбниковъ, которыхъ брали съ собою сенаторы на объды для почета, которые крали со стола и изъ буфетовъ серебряные кубки и послъ сегодняшняго почета на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Всякихъ было тамъ. Иной разъ и выпить было не на что, а на войну всъ принарядились.

Козацкіе ряды стояли тихо передъ стѣнами. Не было на нихъ ни на комъ золота; только развъ кое-гдъ блестъло оно на сабельныхъ рукоятяхъ и ружейныхъ оправахъ. Не любили козаки богато наряжаться на битвахъ; простыя были на нихъ кольчуги и свиты, и далеко чернъли и червонъли черныя червоноверхія бараньи ихъ шапки.

Два козака выъхало впередъ изъ запорожскихъ рядовъ: одинъ еще совсъмъ молодой, другой постаръе, оба зубастые на слова, на дълъ тоже не плохіе козаки: Охримъ Нашъ и Мыкыта Голокопытенко. Следомъ за ними выехалъ и Демидъ Поповичъ, коренастый козакъ, уже давно маячившій на Съчи, бывшій подъ Адріанополемъ и много натерпъвшійся на въку своемъ: горълъ въ огнъ и прибъжалъ на Съчь съ обсмоленною, почернъвшею головою и выгоръвшими усами; но раздобрълъ вновь Поповичъ, пустилъ за ухо оселедецъ, выростилъ усы густые и черные, какъ смоль. И крѣпокъ былъ на ѣдкое слово Поповичъ.

"А, красные жупаны на всемъ войскъ, да хотълъ бы я знать, красная ли сила у войска?"

"Вотъ я васъ!" кричалъ сверху дюжій полковникъ: "всъхъ

6



И вывели на валъ скрученныхъ веревками запорожцевъ. Впереди ихъ былъ куренной атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, —такъ, какъ схватили его хмельного. Потупилъ въ землю голову атаманъ, стыдясь наготы своей передъ своими же козаками и того, что попалъ въ плѣнъ, какъ собака, сонный. И въ одну ночь посѣдѣла крѣпкая голова его.

"Не печалься, Хлибъ! Выручимъ! " кричали ему снизу козаки.

"Не печалься, друзьяка!" отозвался куренной атаманъ Бородатый: "въ томъ нѣтъ вины твоей, что схватили тебя нагого: бѣда можетъ быть со всякимъ человѣкомъ; но стыдно имъ, что выставили тебя на позоръ, не прикрывши прилично наготы твоей".

"Вы, видно, на сонныхъ людей храброе войско!" говорилъ, поглядывая на валъ, Голокопытенко.

"Вотъ, погодите, обръжемъ мы вамъ чубы!" кричали имъ сверху.

"А хотълъ бы я поглядъть, какъ они намъ обръжутъ чубы!" говорилъ Поповичъ, поворотившись передъ ними на конъ, и потомъ, поглядъвши на своихъ, сказалъ: "А что жъ! Можетъ быть, ляхи и правду говорятъ: коли выведетъ ихъ вонъ тотъ пузатый, имъ всъмъ будетъ добрая защита".

"Отчего жъ ты думаешь, будетъ имъ добрая защита?" сказали козаки, зная, что Поповичъ върно уже готовился что-нибудь отпустить.

"А оттого, что позади его упрячется все войско, и ужъ чорта съ два изъ-за его пуза достанешь котораго-нибудь копьемъ!"

Всѣ засмѣялись козаки; и долго многіе изъ нихъ еще покачивали головою, говоря: "Ну, ужъ Поповичъ! Ужъ коли кому закрутитъ слово, такъ только ну..." Да ужъ и не сказали козаки, что такое "ну".

"Отступайте, отступайте скоръй отъ стънъ!" закричалъ кошевой; ибо ляхи, казалось, не выдержали ъдкаго слова, и полковникъ махнулъ рукой.

Едва только посторонились козаки, какъ грянули съ вала картечью. На валу засуетились, показался самъ сѣдой воевода на конѣ. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выѣхали ровнымъ коннымъ строемъ шитые гусары, за ними кольчужники, потомъ латники съ копьями, потомъ всѣ въ мѣдныхъ
шапкахъ, потомъ ѣхали особнякомъ лучшіе шляхтичи, каждый
одѣтый по-своему. Не хотѣли гордые шляхтичи вмѣшаться въ
ряды съ другими, и у котораго не было команды, тотъ ѣхалъ
одинъ со своими слугами. Потомъ опять ряды, а за ними вы-



ѣхалъ хорунжій; за нимъ опять ряды, и выѣхалъ дюжій полковникъ; а позади всего уже войска выѣхалъ послѣднимъ низенькій полковникъ.

"Не давать имъ! Не давать имъ строиться и становиться въ ряды!" кричалъ кошевой. "Разомъ напирайте на нихъ всѣ курени! Оставляйте всѣ прочія ворота! Тытаревскій курень, нападай съ боку! Дядькивскій курень, нападай съ другого! Напирайте на тылъ, Кукубенко и Палывода! Мѣшайте, мѣшайте и розните ихъ!"

И ударили со всѣхъ сторонъ козаки, сбили и смѣшали ляховъ, и сами смѣшались. Не дали даже и стрѣльбы произвести; пошло дѣло на мечи да на копья. Всѣ сбились въ кучу и каждому привелъ случай показать себя.

Демидъ Поповичъ трехъ закололъ простыхъ и двухъ лучшихъ шляхтичей сбилъ съ коней, говоря: "Вотъ добрые кони! Такихъ коней я давно хотѣлъ достатъ". И выгналъ коней далеко въ поле, крича стоявшимъ козакамъ перенять ихъ. Потомъ вновь пробился въ кучу, напалъ олять на сбитыхъ съ коней шляхтичей: одного убилъ, а другому накинулъ арканъ на шею, привязалъ къ сѣдлу и поволокъ его по всему полю, снявши съ него саблю съ дорогою рукояткою и отвязавши отъ пояса цѣлый черенокъ съ червонцами.

Кобита, добрый казакъ и молодой еще, схватился тоже съ однимъ изъ храбръйшихъ въ польскомъ войскъ, и долго бились они. Сошлись уже въ рукопашный. Одолълъ было уже козакъ и, сломивши, ударилъ вострымъ турецкимъ ножомъ въ грудь, но не уберегся самъ: тутъ же въ високъ хлопнула его горячая пуля. Свалилъ его знатнъйшій изъ пановъ, красивъйшій и древняго княжескаго роду рыцарь. Какъ стройный тополь, носился онъ на буланомъ конъ своемъ. И много уже показалъ боярской богатырской удали: двухъ запорожцевъ разрубилъ на-двое; Өедора Коржа, добраго козака, опрокинулъ вмъстъ съ конемъ, выстрълилъ по коню и козака досталъ изъ-за коня копьемъ; многимъ отнесъ головы и руки и повалилъ козака Кобиту, вогнавши ему пулю въ високъ.

"Вотъ съ къмъ бы я хотълъ попробовать силы!" закричалъ Незамайковскій куренной атаманъ Кукубенко. Припустивъ коня, налетълъ прямо ему въ тылъ и сильно вскрикнулъ, такъ что вздрогнули всъ близъ стоявшіе отъ нечеловъческаго крика. Хотълъ было поворотить вдругъ своего коня ляхъ и стать ему въ лицо; но не послушался конь: испуганный страшнымъ крикомъ метнулся на сторону, и досталъ его ружейною пулею Кукубенко. Вошла въ спинныя лопатки ему горячая пуля, и свалился онъ съ коня. Но и тутъ не поддался ляхъ, все еще силился нанести

Digitized by Google

врагу ударъ, но ослабъла упавшая вмъстъ съ саблею рука. А Кукубенко, взявъ въ объ руки свой тяжелый палашъ, вогналъ его ему въ самыя поблъднъвшія уста: вышибъ два сахарные зуба палашъ, разсъкъ на-двое языкъ, разбилъ горловой позвонокъ и вошелъ далеко въ землю. Такъ и пригвоздилъ онъ его тамъ навъки къ сырой землъ. Ключомъ хлынула вверхъ алая, какъ надръчная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь, обшитый золотомъ, желтый кафтанъ его. А Кукубенко уже кинулъ его и пробился съ своими незамайковцами въ другую кучу.

"Эхъ, оставилъ неприбраннымъ такое дорогое убранство!" сказалъ Уманскій куренной Бородатый, отъъхавши отъ своихъ къ мъсту, гдъ лежалъ убитый Кукубенкомъ шляхтичъ. "Я семерыхъ убилъ шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видълъ ни на комъ". И польстился корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять съ него дорогіе доспѣхи, вынулъ уже турецкій ножъ въ оправѣ изъ самоцвѣтныхъ каменьевъ, отвязалъ отъ пояса черенокъ съ червонцами, снялъ съ груди сумку съ тонкимъ бъльемъ, дорогимъ серебромъ и дъвическою кудрею, сохранно сберегавшеюся на память. И не услышалъ Бородатый, какъ налетълъ на него сзади красноносый хорунжій, уже разъ сбитый имъ съ съдла и получившій добрую зазубрину на память. Размахнулся онъ со всего плеча и ударилъ его саблей по нагнувшейся шеъ. Не къ добру повела корысть козака: отскочила могучая голова и упалъ обезглавленный трупъ, далеко вокругъ оросивши землю. Понеслась къ вышинамъ суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя, и вмѣстѣ съ тѣмъ дивуясь, что такъ рано вылетъла изъ такого кръпкаго тъла. Не успълъ хорунжій ухватить за чубъ атаманскую голову, чтобы привязать ее къ сѣдлу, а ужъ былъ тутъ суровый мститель.

Какъ плавающій въ небѣ ястребъ, давши много круговъ сильными крылами, вдругъ останавливается распластанный на одномъ мѣстѣ и бьетъ оттуда стрѣлой на раскричавшагося у самой дороги самца-перепела, такъ Тарасовъ сынъ, Остапъ, налетѣлъ вдругъ на хорунжаго и сразу накинулъ ему на шею веревку. Побагровѣло еще сильнѣе красное лицо хорунжаго, когда затянула ему горло жестокая петля: схватился онъ было за пистолетъ, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрѣла и пуля даромъ полетѣла въ поле. Остапъ тутъ же, у его же сѣдла, отвязалъ шелковый шнуръ, который возилъ съ собою хорунжій для вязанія плѣнныхъ, и его же шнуромъ связалъ его по рукамъ и по ногамъ, прицѣпилъ конецъ веревки къ сѣдлу и поволокъ его черезъ поле, сзывая громко всѣхъ козаковъ Уманскаго куреня, чтобы шли отдать послѣднюю честь атаману.

Какъ услышали Уманцы, что куренного ихъ атамана Бородатаго нътъ уже въ живыхъ, бросили поле битвы и прибъжали прибрать его тъло; и тутъ же стали совъщаться, кого выбрать въ куренные. Наконецъ, сказали: "Да на что совъщаться? Лучше не можно поставить въ куренные, какъ Бульбенка Остапа: онъ, правда, младшій всъхъ насъ, но разумъ у него, какъ у стараго человъка".

Остапъ, снявъ шапку, всъхъ поблагодарилъ козаковъ-товарищей за честь, не сталъ отговариваться ни молодостью, ни молодымъ разумомъ, зная, что время военное и не до того теперь, а тутъ же повелъ ихъ прямо на кучу и ужъ показалъ имъ всъмъ, что не даромъ выбрали его въ атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось дъло слишкомъ жарко, отступили и перебъжали поле, чтобъ собраться на другомъ концъ его. А низенькій полковникъ махнулъ на стоявшія отдѣльно у самыхъ воротъ четыре свѣжія сотни, и грянули оттуда картечью въ козацкія кучи; но мало кого достали: пули хватили по быкамъ козацкимъ, дико глядъвшимъ на битву. Взревъли испуганные быки, поворотили на козацкіе таборы, переломали возы и многихъ перетоптали. Но Тарасъ въ это время, вырвавшись изъ засады со своимъ полкомъ, съ крикомъ бросился на переймы. Поворотило назадъ все бъшеное стадо, испуганное крикомъ, и метнулось на лящскіе полки, опрокинуло конницу, всѣхъ смяло и разсыпало.

"О, спасибо вамъ, волы!" кричали запорожцы: "служили все походную службу, а теперь и военную сослужили! "И ударили съ новыми силами на непріятеля. Много тогда перебили враговъ. Многіе показали себя: Метелиця, Шило, оба Писаренки, Вовтузенко, и не мало было всякихъ другихъ. Увидъли ляхи, что плохо, наконецъ, приходитъ, выкинули хоругвь и закричали отворять городскія ворота. Со скрипомъ отворились обитыя жельзомъ ворота и приняли толпившихся, какъ овецъ въ овчарню, изнуренныхъ и покрытыхъ пылью всадниковъ. Многіе изъ запорожцевъ погнались было за ними, но Остапъ своихъ Уманцевъ остановилъ, сказавши: "Подальше, подальше, паны братья, отъ стѣнъ! Не годится близко подходить къ нимъ". И правду сказалъ, потому что со стънъ грянули и посыпали всъмъ, что ни попало, и многимъ досталось. Въ это время подъѣхалъ кошевой и похвалилъ Остапа, сказавши: "Вотъ и новый атаманъ, а ведетъ войско такъ, какъ бы и старый! "Оглянулся старый Бульба поглядъть, какой тамъ новый атаманъ, и увидълъ, что впереди всъхъ Уманцевъ сидълъ на конъ Остапъ, и шапка заломлена на бекрень, и атаманская палица на рукъ. "Вишь ты какой!" сказалъ онъ, глядя на него; и обрадовался старый и сталъ благодарить всъхъ Уманцевъ за честь, оказанную сыну.

Козаки вновь отступили, готовясь итти къ таборамъ, а на городскомъ валу вновь показались ляхи, уже съ изорванными епанчами. Запеклася кровь на многихъ дорогихъ кафтанахъ, и пылью покрылись красивыя мѣдныя шапки.

"Что, перевязали?" кричали имъ снизу запорожцы.

"Вотъ я васъ! " кричалъ все такъ же сверху толстый полковникъ, показывая веревку; и все еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины, и всъ, бывшіе позадорнъе, перекинулись съ объихъ сторонъ бойкими словами.

Наконецъ, разошлись всѣ. Кто расположился отдыхать, истомившись отъ боя; кто присыпалъ землей свои раны и дралъ на перевязки платки и дорогія одежды, снятыя съ убитаго непріятеля. Другіе же, которые были посвѣжѣе, стали прибирать тѣла и отдавать имъ послѣднюю почесть: палашами, копьями копали могилы; шапками, полами выносили землю; сложили честно козацкія тѣла и засыпали ихъ свѣжею землею, чтобы не досталось воронамъ и хищнымъ орламъ выклевывать имъ очи. А ляшскія тѣла, увязавши, какъ попало, десятками къ хвостамъ дикихъ коней, пустили ихъ по всему полю, и долго потомъ гнались за ними и хлестали ихъ по бокамъ. Летѣли бѣшеные кони по бороздамъ, буграмъ, черезъ рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахомъ ляшскіе трупы.

Потомъ съли кругами всъ курени вечерять и долго говорили о дълахъ и подвигахъ, доставшихся въ удълъ каждому, на въчный разсказъ пришельцамъ и потомству. Долго не ложились они; а долъе всъхъ не ложился старый Тарасъ, все размышляя что бы значило, что Андрія не было между вражьихъ воевъ. Посовъстился ли Іуда выйти противъ своихъ, или обманулъ жидъ и попался онъ просто въ неволю. Но тутъ же вспомнилъ, что не въ мъру было наклончиво сердце Андрія на женскія ръчи, почувствовалъ скорбь и заклялся сильно въ душъ противъ полячки, причаровавшей его сына. И выполнилъ бы онъ свою клятву: не поглядълъ бы на ея красоту, вытащилъ бы ее за густую, пышную косу, поволокъ бы ее за собою по всему полю между всѣхъ козаковъ. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ея чудныя груди и плечи, блескомъ равныя нетающимъ снѣгамъ, что покрываютъ горныя вершины. Разнесъ бы по частямъ онъ ея пышное, прекрасное тѣло. Но не вѣдалъ Бульба того, что готовитъ Богъ человъку завтра, и сталъ позабываться сномъ и, наконецъ, заснулъ. А козаки все еще говорили промежъ собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во всъ концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.



## VIII.

Еще солнце не дошло до половины неба, какъ всѣ запорожцы собрались въ круги. Изъ Съчи пришла въсть, что татары, во время отлучки козаковъ, ограбили въ ней все, вырыли скарбъ, который втайнъ держали козаки подъ землею, избили и забрали въ плѣнъ всѣхъ, которые оставались, и со всѣми забранными стадами и табунами направили путь прямо къ Перекопу. Одинъ только козакъ, Максимъ Голодуха, вырвался дорогою изъ татарскихъ рукъ, закололъ мирзу, отвязалъ у него мѣшокъ съ цехинами и на татарскомъ конѣ, въ татарской одеждѣ полтора дня и двъ ночи уходилъ отъ погони, загналъ на-смерть коня, пересълъ дорогою на другого, загналъ и того, и уже на третьемъ прівхалъ въ запорожскій таборъ, развіздавъ на дорогів, что запорожцы были подъ Дубномъ. Только и успѣлъ объявить онъ, что случилось такое зло; но отчего оно случилось, курнули ли оставшіеся запорожцы, по козацкому обычаю, и пьяными отдались въ плѣнъ, и какъ узнали татары мѣсто, гдѣ былъ зарытъ войсковой скарбъ, — того ничего не сказалъ онъ. Сильно истомился козакъ, распухъ весь, лицо пожгло и опалило ему вътромъ; упалъ онъ тутъ же и заснулъ кръпкимъ сномъ.

Въ подобныхъ случаяхъ водилось у запорожцевъ гнаться въ ту жъ минуту за похитителями, стараясь настигнуть ихъ на дорогѣ, потому что плѣнные какъ разъ могли очутиться на базарахъ Малой Азіи, въ Смирнѣ, на Критскомъ острову, и Богъ знаетъ, въ какихъ мѣстахъ не показались бы чубатыя запорожскія головы. Вотъ отчего собрались запорожцы. Всѣ до единаго стояли они въ шапкахъ, потому что пришли не съ тѣмъ, чтобы слушать по начальству атаманскій приказъ, но совѣщаться, какъ ровные между собою. "Давай совѣтъ прежде старшіе!" закричали въ толпѣ. "Давай совѣтъ кошевой!" говорили другіе.

И кошевой снялъ шапку, ужъ не такъ, какъ начальникъ, а какъ товарищъ, благодарилъ всѣхъ козаковъ за честь и сказалъ: "Много между нами есть старшихъ и совѣтомъ умнѣйшихъ, но коли меня почтили, то мой совѣтъ: не терять, товарищи, времени и гнаться за татариномъ; ибо вы сами знаете, что за человѣкъ татаринъ: онъ не станетъ съ награбленнымъ добромъ ожидать нашего прихода, а мигомъ размытаритъ его, такъ что и слѣдовъ не найдешь. Такъ мой совѣтъ: итти. Мы здѣсь уже погуляли. Ляхи знаютъ, что такое козаки; за вѣру, сколько было по силамъ, отмстили; корысти же съ голоднаго города немного. Итакъ, мой совѣтъ—итти".



"Итти!" раздалось голосно въ запорожскихъ куреняхъ. Но Тарасу Бульбъ не пришлись по душъ такія слова, и навъсилъ онъ еще ниже на очи свои хмурыя, исчерна-бълыя брови, подобныя кустамъ, выросшимъ по высокому темени горы, которыхъ верхушки вплоть занесъ иглистый съверный иней.

"Нѣтъ, не правъ совѣтъ твой, кошевой!" сказалъ онъ. "Ты не такъ говоришь: ты позабылъ, видно, что въ плѣну остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, чтобъ мы не уважили перваго святого закона товарищества, оставили бы собратьевъ своихъ на то, чтобы съ нихъ съ живыхъ содрали кожу, или, исчетвертовавъ на части козацкое ихъ тѣло, развозили бы ихъ по городамъ и селамъ, какъ уже сдѣлали они съ гетьманомъ и лучшими русскими витязями на Украйнѣ. Развѣ мало они поругались и безъ того надъ святынею? Что жъ мы такое? спрашиваю я всѣхъ васъ. Что жъ за козакъ тотъ, который кинулъ въ бѣдѣ товарища, кинулъ его, какъ собаку, пропасть на чужбинѣ? Коли уже на то пошло, что всякій ни во что ставитъ козацкую честь, позволивъ себѣ плюнуть въ сѣдые усы свои и попрекнуть себя обиднымъ словомъ, такъ не укоритъ же никто меня. Одинъ остаюсь!"

Поколебались всѣ стоявшіе запорожцы.

"А развѣ ты позабылъ, бравый полковникъ", сказалъ тогда кошевой: "что у татаръ въ рукахъ тоже наши товарищи, что если мы теперь ихъ не выручимъ, то жизнь ихъ будетъ продана на вѣчное невольничество язычникамъ, что хуже всякой лютой смерти? Позабылъ развѣ, что у нихъ теперь вся казна наша, добытая христіанской кровью?"

Задумались всѣ козаки и не знали, что сказать. Никому не хотълось изъ нихъ заслужить обидную славу. Тогда вышелъ впередъ всѣхъ старѣйшій годами во всемъ запорожскомъ войскѣ Касьянъ Бовдюгъ. Въ чести былъ онъ отъ всъхъ козаковъ: два раза уже былъ избираемъ кошевымъ и на войнахъ тоже былъ сильно добрый козакъ, но уже давно состарълся и не бывалъ ни въ какихъ походахъ; не любилъ тоже и совътовъ давать никому, а любилъ старый вояка лежать на боку у козацкихъ круговъ, слушая разсказы про всякіе бывалые случаи и козацкіе походы. Никогда не вмѣшивался онъ въ ихъ рѣчи, а все только слушалъ да прижималъ пальцемъ золу въ своей коротенькой трубкъ, которой не выпускалъ изо рта, и долго сидълъ онъ потомъ, прижмуривъ слегка очи, и не знали козаки, спалъ ли онъ, или все еще слушалъ. Всъ походы оставался онъ дома; но сей разъ разобрало стараго. Махнулъ рукою по-козацки и сказалъ: "А не куды пошло! Пойду и я: можетъ, въ чемъ-нибудь буду пригоденъ козачеству! Всъ козаки притихли, когда выступилъ



онъ теперь передъ собраніе, ибо давно не слышали отъ него никакого слова. Всякій хотѣлъ знать, что скажетъ Бовдюгъ.

"Пришла очередь и мнѣ сказать слово, паны братья!" такъ онъ началъ. "Послушайте, дъти, стараго. Мудро сказалъ кошевой; и, какъ голова козацкаго войска, обязанный приберегать его и пещись о войсковомъ скарбъ, мудръе ничего онъ не могъ сказать. Вотъ что! Это пусть будетъ первая моя рѣчь! А теперь послушайте, что скажетъ моя другая ръчь. А вотъ что скажетъ моя другая ръчь: большую правду сказалъ и Тарасъ полковникъ, дай, Боже, ему побольше въку, и чтобъ такихъ полковниковъ было побольше на Украйнъ! Первый долгъ и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на вѣку, не слышалъ я, паны братья, чтобы козакъ покинулъ гдъ или продалъ какъ-нибудь своего товарища. И тъ и другіе намъ товарищи-меньше ихъ или больше, все равно, всъ товарищи, всъ намъ дороги. Такъ вотъ какая моя рѣчь: тѣ, которымъ милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами, а которымъ милы полоненные ляхами и которымъ не хочется оставлять праваго дъла, пусть остаются. Кошевой по долгу пойдетъ съ одною половиною за татарами, а другая половина выберетъ себъ наказного атамана. А наказнымъ атаманомъ, коли хотите послушать бълой головы, не пригоже быть никому другому, какъ только одному Тарасу Бульбъ. Нътъ изъ насъ никого равнаго ему въ доблести".

Такъ сказалъ Бовдюгъ и затихъ; и обрадовались всѣ козаки, что навелъ ихъ такимъ образомъ на умъ старый. Всѣ вскинули вверхъ шапки и закричали: "Спасибо тебѣ, батько! Молчалъ, молчалъ, долго молчалъ, да вотъ, наконецъ, и сказалъ: не даромъ говорилъ, когда собирался въ походъ, что будешь пригоденъ козачеству: такъ и сдѣлалосъ".

- "Что, согласны вы на то?" спросилъ кошевой.
- "Всѣ согласны!" закричали козаки.
- "Стало быть, радъ конецъ?"
- "Конецъ радъ!" кричали козаки.
- "Слушайте жъ теперь войскового приказа, дѣти", сказалъ кошевой, выступилъ впередъ и надѣлъ шапку, а всѣ запорожцы, сколько ихъ ни было, сняли свои шапки и остались съ непокрытыми головами, утупивъ очи въ землю, какъ бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить старшій. "Теперь отдѣляйтесь, паны братья! Кто хочетъ итти, ступай на правую сторону; кто остается, отходи на лѣвую! Куды большая часть куреня переходитъ, туды и атаманъ; коли меньшая часть переходитъ, приставай къ другимъ куренямъ".

И всъ стали переходить кто на правую, кто на лъвую сто-



рону. Котораго куреня большая часть переходила, туда и куренной атаманъ переходилъ; котораго малая часть, та приставала къ другимъ куренямъ; и вышло безъ малаго не поровну на всякой сторонъ. Захотъли остаться: весь почти Незамайковскій курень, большая половина Поповичевскаго куреня, весь Уманскій

курень, весь Каневскій курень, большая половина Стебликивскаго куреня, большая половина Тымошевскаго куреня. Всъ остальные вызвались итти въ догонъ за татарами. Много было на объихъ сторонахъ дюжихъ и храбрыхъ козаковъ. Между тъми, которые решились итти вследъ за татарами, былъ Череватый, добрый старый козакъ, Покотыполе, Лемишъ, Прокоповичъ Хома; Демидъ Поповичъ тоже перешелъ туда, потому что былъ сильно завзятаго нрава козакъ, не могъ долго высъдить на мъстъ: съ ляхами попробовалъ уже онъ дъла, хотълось попробовать еще съ татарами. Куренные были: Ностюганъ, Покрышка, Невылычкій и много еще другихъ славныхъ и храбрыхъ казаковъ захотъло попробовать меча и могучаго плеча въ схваткъ съ татариномъ. Не мало было также сильно и сильно добрыхъ козаковъ между тъми, которые захотъли остаться: куренные Демытровичъ, Кубенко, Вертыхвистъ, Балабанъ, Бульбенко Остапъ. Потомъ много было еще другихъ именитыхъ и дюжихъ козаковъ: Вовтузенко, Черевыченко, Степанъ Гуска, Охримъ Гуска, Мыкола Густый, Задорожній, Метелиця, Иванъ Закрутыгуба, Мосій Шило, Дегтяренко, Сыдоренко, Писаренко, потомъ другой Писаренко, потомъ еще Писаренко, и много было другихъ добрыхъ козаковъ. Всъ были хожалые, ъзжалые: ходили по анатольскимъ берегамъ, по крымскимъ солончакамъ и степямъ, по всъмъ ръчкамъ большимъ и малымъ, которыя впадали въ Днѣпръ, по всѣмъ заходамъ и днѣпровскимъ островамъ; бывали въ молдавской, волошской, въ турецкой земль; изъьздили все Черное море двухрульными козацкими челнами; нападали въ пятьдесятъ челновъ въ рядъ на богатъйшіе и превысокіе корабли; перетопили немало турецкихъ галеръ и много, много выстръляли пороху на своемъ въку. Не разъ драли на онучи дорогія паволоки и оксамиты; не разъ череши у штанныхъ очкуровъ набивали все чистыми цехинами. А сколько всякій изъ нихъ пропилъ и прогулялъ добра, ставшаго бы другому на всю жизнь, того и счесть нельзя. Все спустили по-козацки, угощая весь міръ и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть на свътъ. Еще и теперь у ръдкаго изъ нихъ не было закопано добра: кружекъ, серебряныхъ ковшей и запястьевъ, подъ камышами на днъпровскихъ островахъ, чтобы не довелось татарину найти его, если бы, въ случаъ несчастья, удалось ему напасть врасплохъ на Съчь; но трудно было бы татарину найти его, потому что и самъ хозяинъ уже сталъ забывать, въ кото-



ромъ мѣстѣ закопалъ его. Такіе-то были козаки, захотѣвшіе остаться и отмстить ляхамъ за вѣрныхъ товарищей и Христову вѣру! Старый козакъ Бовдюгъ захотѣлъ также остаться съ ними, сказавши: "Теперь не такія мои лѣта, чтобы гоняться за татарами, а тутъ есть мѣсто, гдѣ опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просилъ я у Бога, чтобы, если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войнѣ за святое и христіанское дѣло. Такъ оно и случилось. Славнѣйшей кончины уже не будетъ въ другомъ мѣстѣ для стараго козака".

Когда отдълились всъ и стали на двъ стороны въ два ряда куренями, кошевой прошелъ промежъ рядовъ и сказалъ:

"А что, панове братове, довольны одна сторона другою?"

"Всъ довольны, батько!" отвъчали козаки.

"Ну, такъ поцѣлуйтесь же и дайте другъ другу прощанье, ибо, Богъ знаетъ, приведется ли въ жизни еще увидѣться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велитъ козацкая честъ".

И всѣ козаки, сколько ихъ ни было, перецѣловались между собою. Начали первые атаманы, и, поведши рукою сѣдые усы свои, поцѣловались навкрестъ и потомъ взялись за руки и крѣпко держали руки; котѣлъ одинъ другого спросить: "Что, пане брате, увидимся или не увидимся?" да и не спросили, замолчали,—и загадались обѣ сѣдыя головы. А козаки всѣ до одного прощались, зная, что много будетъ работы тѣмъ и другимъ; но не повершили, однако жъ, тотчасъ разлучиться, а повершили дождаться темной ночной поры, чтобы не дать непріятелю увидѣть убыль въ козацкомъ войскѣ. Потомъ всѣ отправились по куренямъ обѣдать.

Послѣ обѣда всѣ, которымъ предстояла дорога, легли отдыхать и спали крѣпко и долгимъ сномъ, какъ будто чуя, что, можетъ, послѣдній сонъ доведется имъ вкусить на такой свободѣ. Спали до самаго захода солнечнаго; а какъ зашло солнце и немного стемнѣло, стали мазать телѣги. Снарядясь, пустили впередъ возы, а сами, пошапковавшись еще разъ съ товарищами, тихо пошли вслѣдъ за возами; конница чинно, безъ покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотала вслѣдъ за пѣшими, и скоро стало ихъ не видно въ темнотѣ. Глухо отдавалась только конская топь да скрипъ иного колеса, которое еще не расходилось или не было хорошо подмазано за ночною темнотою.

Долго еще остававшіеся товарищи махали имъ издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своимъ мѣстамъ, когда увидѣли при высвѣтившихъ ясно звѣздахъ, что половины телѣгъ уже не было на мѣстѣ, что многихъ,



многихъ нѣтъ, невесело стало у всякаго на сердцѣ, и всѣ задумались противъ воли, утупивъ въ землю гульливыя свои головы.

Тарасъ видълъ, какъ смутны стали козацкіе ряды и какъ уныніе, неприличное храброму, стало тихо обнимать козацкія головы; но молчалъ: онъ хотълъ дать время всему, чтобы свыклись они и съ уныніемъ, наведеннымъ прощаньемъ съ товарищами. А между тъмъ въ тишинъ готовился разомъ и вдругъ разбудить ихъ всѣхъ, гикнувши по-козацки, чтобы вновь и съ большею силою, чѣмъ прежде, воротилась бодрость каждому въ душу, на что способна одна только славянская порода, широкая, могучая порода, передъ другими, что море передъ мелководными ръками: коли время бурно, все превращается оно въ ревъ и громъ, бугря и подымая валы, какъ не поднять ихъ безсильнымъ ръкамъ; коли же безвътренно и тихо, яснъе всъхъ ръкъ разстилаетъ оно свою неоглядную стеклянную поверхность, въчную нъгу очей.

И повелѣлъ Тарасъ распаковать своимъ слугамъ одинъ изъ возовъ, стоявшій особнякомъ. Больше и крѣпче всѣхъ другихъ онъ былъ въ козацкомъ обозѣ; двойною крѣпкою шиною были обтянуты дебелыя колеса его; грузно былъ онъ навьюченъ, укрытъ попонами, крѣпкими воловьими кожами и увязанъ туго засмоленными веревками. Въ возу были все баклаги и боченки стараго добраго вина, которое долго лежало у Тараса въ погребахъ. Взялъ онъ его про запасъ, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута и будетъ всъмъ предстоять дъло, достойное на передачу потомкамъ, то чтобы всякому, до единаго, козаку досталось выпить заповъднаго вина, чтобы въ великую минуту великое бы и чувство овладъло человъкомъ. Услышавъ полковничій приказъ, слуги бросились къ возамъ, палашами переръзывали кръпкія веревки, снимали толстыя воловьи кожи и попоны и стаскивали съ воза баклаги и боченки.

"А берите всъ", сказалъ Бульба: "всъ, сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковшъ, или черпакъ, которымъ поитъ коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй объ горсти".

И козаки всъ, сколько ни было ихъ, брали: у кого былъ ковшъ, у кого черпакъ, которымъ поилъ коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставляль и такъ объ горсти. Всъмъ имъ слуги Тарасовы, расхаживая промежъ рядами, наливали изъ баклагъ и боченковъ. Но не приказалъ Тарасъ пить, пока не дастъ знака, чтобы выпить имъ всѣмъ разомъ. Видно было, что онъ хотълъ что-то сказать. Зналъ Тарасъ, что какъ ни сильно само по себъ старое доброе вино и какъ ни способно оно укръ-



пить духъ человѣка, но если къ нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крѣпче будетъ сила и вина и духа.

"Я угощаю васъ, паны братья (такъ сказалъ Бульба), не въ честь того, что вы сдълали меня своимъ атаманомъ, какъ ни велика подобная честь, не въ честь также прощанья съ нашими товарищами: нѣтъ, въ другое время прилично то и другое; не такая теперь предъ нами минута. Передъ нами дъла великаго до поту, великой козацкой доблести! Итакъ, выпьемъ, товарищи, разомъ выпьемъ напередъ всего за святую православную въру: чтобы пришло, наконецъ, такое время, чтобы по всему свъту разошлась и вездъ была бы одна святая въра, и всъ, сколько ни есть бусурмановъ, всѣ бы сдѣлались христіанами! Да за однимъ уже разомъ выпьемъ и за Сѣчь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея молодцы, одинъ одного лучше, одинъ одного краше. Да уже вмъстъ выпьемъ и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тъхъ внуковъ, что были когда-то такіе, которые не постыдили товарищества и не выдали своихъ. Такъ за въру, пане-братове, за въру!"

"За въру!" загомонъли всъ, стоявшіе въ ближнихъ рядахъ, густыми голосами. "За въру!" подхватили дальніе,—и все, что ни было, и старое, и молодое, выпило за въру.

"За Сичь!" сказалъ Тарасъ и высоко поднялъ надъ головою руку.

"За Сичь!" отдалось густо въ переднихъ рядахъ. "За Сичь!" сказали тихо старые, моргнувши съдымъ усомъ; и встрепенувшись, какъ молодые соколы, повторили молодые: "за Сичь!" И слышало далече поле, какъ поминали козаки свою Сичь.

"Теперь послѣдній глотокъ, товарищи, за славу и всѣхъ христіанъ, какіе живутъ на свѣтѣ!"

И всѣ козаки, до послѣдняго, выпили послѣдній глотокъ за славу и всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ. И долго еще повторялось по всѣмъ рядамъ промежъ всѣми куренями: "За всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ!"

Уже пусто было въ ковшахъ, а все еще стояли козаки, поднявши руки; коть весело глядъли очи ихъ всъхъ, просіявшія виномъ, но сильно загадались они. Не о корысти и военномъ прибыткъ теперь думали они, не о томъ, кому посчастливится набрать червонцевъ, дорогого оружья, шитыхъ кафтановъ и черкесскихъ коней; но загадались они, какъ орлы, съвшіе на вершинахъ каменистыхъ горъ, обрывистыхъ высокихъ горъ, съ которыхъ далеко видно разстилающееся безпредъльное море, усыпанное, какъ мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонамъ чуть видными тонкими по-



морьями, съ прибережными, какъ мошки, городами и склонившимися, какъ мелкая травка, лѣсами. Какъ орлы, озирали они вокругъ себя очами все поле и чернъющую вдали судьбу свою. Будетъ, будетъ все поле съ облогами и дорогами покрыто торчащими ихъ бѣлыми костями, щедро обмывшись козацкою ихъ кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями; далече раскинутся чубатыя головы съ перекрученными и запекшимися въ крови чубами и запущенными книзу усами; будутъ, налетъвъ, орлы выдирать и выдергивать изъ нихъ козацкія очи. Но добро великое въ такомъ широко и вольно разметавшемся смертномъ ночлегъ! Не погибаетъ ни одно великодушное дъло и не пропадетъ, какъ малая порошинка съ ружейнаго дула, козацкая слава. Будетъ, будетъ бандуристъ, съ съдою по грудь бородою, а можетъ, еще полный зрълаго мужества, но бълоголовый старецъ, въщій духомъ, и скажетъ онъ про нихъ свое густое, могучее ссово. И пойдетъ дыбомъ по всему свъту о нихъ слава, и все, что ни народится потомъ, заговоритъ о нихъ: ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной мади, въ которую много повергнулъ мастеръ дорогого чистаго серебра, чтобы далече по городамъ, лачугамъ, палатамъ и весямъ разносился красный звонъ, сзывая равно всѣхъ на святую молитву.

## IX.

Въ городъ не узналъ никто, что половина запорожцевъ выступила въ погоню за татарами. Съ магистратской башни примътили только часовые, что потянулась часть возовъ за лъсъ; но подумали, что козаки готовились сдълать засаду; то же думалъ и французскій инженеръ. А между тъмъ слова кошевого не прошли даромъ, и въ городъ оказался недостатокъ въ съъстныхъ припасахъ: по обычаю прошедшихъ въковъ, войска не разочли, сколько имъ было нужно. Попробоват и сдълать вылазку, но половина смъльчаковъ была тутъ же перебита козаками, а половина прогнана въ городъ ни съ чѣмъ. Жиды, однако же, воспользовались вылазкою и пронюхали все: куда и зачъмъ отправились запорожцы, и съ какими военачальниками, и какіе именно курени, и сколько ихъ числомъ, и сколько было оставшихся на мъстъ, и что они думаютъ дълать, -- словомъ, чрезъ нъсколько уже минутъ въ городъ все узнали. Полковники ободрились и готовились дать сраженіе. Тарасъ уже видълъ то по движенію и



шуму въ городѣ, и расторопно хлопоталъ, строилъ, раздавалъ приказы и наказы, уставилъ въ три табора курени, обнесши ихъ возами въ видѣ крѣпостей, родъ битвы, въ которой бывали непобѣдимы запорожцы; двумъ куренямъ повелѣлъ забраться въ засаду; убилъ часть поля острыми кольями, изломаннымъ оружіемъ, обломками копьевъ, чтобы при случаѣ нагнать туда непріятельскую конницу. И когда все было сдѣлано, какъ нужно, сказалъ рѣчь козакамъ, не для того, чтобы ободрить и освѣжить ихъ—зналъ, что и безъ того крѣпки они духомъ—а, просто, самому хотѣлось высказать все, что было на сердцѣ.

"Хочется мнъ вамъ сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали отъ отцовъ и дѣдовъ, въ какой чести у всъхъ была земля наша: и грекамъ дала знать себя, и съ Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русскаго рода, свои князья, а не католическіе недовърки. Все взяли бусурманы, все пропало; только остались мы, сирые, да, какъ вдовица послъ кръпкаго мужа, сирая такъ же, какъ и мы, земля наша! Вотъ въ какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вотъ на чемъ стоитъ наше товарищество! Нътъ узъ святъе товарищества. Отецъ любитъ свое дитя, мать любитъ свое дитя, дитя любитъ отца и мать; но это не то, братцы: любитъ и звърь свое дитя! Но породниться родствомъ по душъ, а не по крови, можетъ одинъ только человѣкъ. Бывали и въ другихъ земляхъ товарищи, но такихъ, какъ въ русской землѣ, не было такихъ товарищей. Вамъ случалось не одному помногу пропадать на чужбинъ; видишь: и тамъ люди! также Божій человъкъ, и разговоришься съ нимъ, какъ съ своимъ; а какъ дойдетъ до того, чтобы повъдать сердечное слово—видишь: нътъ! умные люди, да не тъ; такіе же люди, да не тъ! Нътъ, братцы, такъ любить, какъ можетъ любить русская душа, — любить не то, чтобы умомъ или чѣмъ другимъ, а всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ, что ни есть въ тебъ, --а!.. " сказалъ Тарасъ, и махнулъ рукой, и потрясъ съдою головою, и усомъ моргнулъ, и сказалъ: "Нътъ, такъ любить никто не можетъ! Знаю, подло завелось теперь въ землъ нашей: думаютъ только, чтобы при нихъ были хлѣбные стоги, скирды, да конные табуны ихъ, да были бы цълы въ погребахъ запечатанные меды ихъ; перенимаютъ, чортъ знаетъ, какіе бусурманскіе обычаи; гнушаются языкомъ своимъ; свой съ своимъ не хочетъ говорить; свой своего продаетъ, какъ продаютъ бездушную тварь на торговомъ рынкъ. Милость чужого короля, да и не короля, паскудная милость польскаго магната, который желтымъ чоботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, дороже для нихъ всякаго братства. Но у послъдняго подлюги, каковъ онъ ни есть, хоть весь извалялся онъ въ сажъ и въ поклонничествъ, есть и у того, братцы, крупица русскаго чувства; и проснется оно когда-нибудь, — и ударится онъ, горемычный, объ полы руками; схватитъ себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дѣло. Пусть же знаютъ они всѣ, что такое значитъ въ русской землѣ товарищество! Ужъ если на то пошло, чтобы умирать, такъ никому жъ изъ нихъ не доведется такъ умирать! никому, никому! Не хватитъ у нихъ на то мышиной натуры ихъ!"

Такъ говорилъ атаманъ, и, когда кончилъ рѣчь, все еще потрясалъ посеребрившеюся въ козацкихъ дѣлахъ головою. Всѣхъ, кто ни стоялъ, разобрала сильно такая рѣчь, дошедъ далеко до самаго сердца; самые старѣйшіе въ рядахъ стали неподвижны, потупивъ сѣдыя головы въ землю; слеза тихо накатывалась на старыхъ очахъ; медленно отирали они ее рукавомъ. И потомъ всѣ, какъ будто сговорившись, махнули въ одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнилъ имъ старый Тарасъ знакомаго и лучшаго, что бываетъ на сердцѣ у человѣка, умудреннаго горемъ, трудомъ, удалью и всякимъ невзгодьемъ жизни, или хотя и не познавшаго ихъ, но много почуявшаго молодою, жемчужною душою на вѣчную радость старцамъ-родителямъ, родившимъ ихъ,

А изъ города уже выступало непріятельское войско, гремя въ литавры и трубы, и, подбоченившись, выъзжали паны, окруженные несмътными слугами. Толстый полковникъ отдавалъ приказы. И стали наступать они тъсно на козацкіе таборы, грозя, нацъливаясь пищалями, сверкая очами и блеща мъдными доспъхами. Какъ только увидъли козаки, что подошли они на ружейный выстрълъ, всъ разомъ грянули въ семипядныя пищали и не перерывая, все палили изъ пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всъмъ окрестнымъ полямъ и нивамъ, сливаясь въ безпрерывный гулъ; дымомъ затянуло все поле; а запорожцы все палили, не переводя духу: задніе только заряжали да передавали переднимъ, наводя изумленіе на непріятеля, не могшаго понять, какъ стръляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великимъ дымомъ, обнявшимъ то и другое воинство, не видно было, какъ то одного, то другого недоставало въ рядахъ; но чувствовали ляхи, что густо летъли пули и жарко становилось дъло; и когда попятились назадъ, чтобы посторониться отъ дыма и оглядъться, то многихъ не досчитались въ рядахъ своихъ; а у козаковъ, можетъ быть, другой-третій былъ убитъ на всю сотню. И все продолжали палить козаки изъ пищалей, ни на минуту не давая промежутка. Самъ иноземный инженеръ подивился такой, никогда имъ не виданной, тактикъ, сказавши тутъ же при всъхъ: "Вотъ бравые молодцы запорожцы! Вотъ какъ



нужно биться и другимъ въ другихъ земляхъ! И далъ совѣтъ поворотить тутъ же на таборъ пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунныя пушки; дрогнула, далеко загудѣвши, земля, и вдвое больше затянуло дымомъ все поле. Почуяли запахъ пороха среди площадей и улицъ въ дальнихъ и ближнихъ городахъ. Но цѣлившіе взяли слишкомъ высоко, раскаленныя ядра выгнули слишкомъ высокую дугу: страшно завизжавъ по воздуху, перелетѣли они черезъ головы всего табора и углубились далеко въ землю, взорвавъ и взметнувъ высоко на воздухъ черную землю. Ухватилъ себя за волосы французскій инженеръ при видѣ такого неискусства и самъ принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями безпрерывно козаки.

Тарасъ видълъ еще издали, что бъда будетъ всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнулъ зычно: "Выбирайтесь скоръй изъ-за возовъ и садись всякій на коня!" Но не поспъли бы сдълать то и другое козаки, если бы Остапъ не ударилъ въ самую середину: выбилъ фитили у шести пушкарей, у четырехъ только не могъ выбить: отогнали его назадъ ляхи. А тъмъ временемъ иноземный капитанъ самъ взялъ въ руку фитиль, чтобы выпалить изъ величайшей пушки, какой никто изъ козаковъ не видывалъ дотолъ. Страшно глядъла она широкою пастью, и тысяча смертей глядъло оттуда. И какъ грянула она, а за нею слъдомъ три другія, четырекратно потрясши глухо-отвътную землю, — много нанесли онъ горя! Не по одному козаку взрыдаетъ старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхлыя перси; не одна останется вдова въ Глуховъ, Немировъ, Черниговъ и другихъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбъгать всякій день на базаръ, хватаясь за всъхъ проходящихъ, распознавая каждаго изъ нихъ въ очи, нътъ ли между ихъ одного, милъйшаго всъхъ; но много пройдетъ черезъ городъ всякаго войска и въчно не будетъ между ними одного, милъйшаго всъхъ.

Такъ, какъ будто и не бывало половины Незамайковскаго куреня! Какъ градомъ выбиваетъ вдругъ всю ниву, гдѣ, что полновѣсный червонецъ, красовался всякій колосъ, такъ ихъ выбило и положило.

Какъ же вскинулись козаки! Какъ схватились всѣ! Какъ закипѣлъ куренной атаманъ Кукубенко, увидѣвши, что лучшей половины куреня его нѣтъ! Вбился онъ съ остальными своими незамайковцами въ самую середину. Въ гнѣвѣ изсѣкъ въ капусту перваго попавшагося, многихъ конниковъ сбилъ съ коней, доставши копьемъ и конника, и коня, пробрался къ пушкарямъ и уже отбилъ одну пушку; а ужъ тамъ, видитъ, хлопочетъ уманскій куренной атаманъ, и Степанъ Гуска уже отбиваетъ



главную пушку. Оставилъ онъ тѣхъ козаковъ и поворотилъ съ своими въ другую непріятельскую гущу; тамъ, гдѣ прошли незамайковць — такъ тамъ и улица! гдѣ поворотили — такъ ужъ тамъ и переулокъ! Такъ и видно, какъ рѣдѣли ряды и снопами валились ляхи! А у самыхъ возовъ Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальнихъ возовъ Дегтяренко, а за нимъ куренной атаманъ Вертыхвистъ. Двухъ уже шляхтичей поднялъ на копье Дегтяренко, да напалъ, наконецъ, на неподатливаго третьяго. Увертливъ и крѣпокъ былъ ляхъ, пышной сбруей украшенъ и пятьдесятъ однихъ слугъ привелъ съ собою. Погнулъ онъ крѣпко Дегтяренка, сбилъ его на землю и уже, замахнувшись на него саблею, кричалъ: "Нѣтъ изъ васъ, собакъ козаковъ, ни одного, кто бы посмѣлъ противустать мнѣ!"

"А вотъ есть же!" сказалъ и выступилъ впередъ Мосій Шило. Сильный былъ онъ козакъ, не разъ атаманствовалъ на моръ и много натерпълся всякихъ бъдъ. Схватили ихъ турки у самаго Трапезонта и всъхъ забрали невольниками на галеры, взяли ихъ по рукамъ и ногамъ въ желъзныя цъпи, не давали по цѣлымъ недѣлямъ пшена и поили противной морской водою. Все выносили и вытерпъли бъдные невольники, лишь бы не перемѣнять православной вѣры. Не вытерпѣлъ атаманъ Мосій Шило, истопталъ ногами святой законъ, скверною чалмой обвилъ гръшную голову, вошелъ въ довъренность къ пашъ, сталъ ключникомъ на кораблъ и старшимъ надъ всъми невольниками. Много опечалились оттого бъдные невольники, ибо знали, что если свой продастъ въру и пристанетъ къ угнетателямъ, то тяжелъй и горше быть подъ его рукой, чъмъ подъ всякимъ другимъ нехристомъ: такъ и сбылось. Всѣхъ посадилъ Мосій Шило въ новыя цепи по три въ рядъ, прикрутилъ имъ до самыхъ бълыхъ костей жестокія веревки; всьхъ перебилъ по шеямъ, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себъ такого слугу, стали пировать и, позабывъ законъ свой, всь перепились, онъ принесъ всв шестьдесятъ четыре ключа и роздалъ невольникамъ, чтобы отмыкали себя, бросали бы цѣпи и кандалы въ море, а брали бы намѣсто того сабли да рубили турковъ. Много тогда набрали козаки добычи и воротились со славою въ отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосія Шила. Выбрали бы его въ кошевые, да былъ совсѣмъ чудной козакъ. Иной разъ повершалъ такое дѣло, какое мудръйшему не придумать, а въ другой, просто, дурь одолъвала козака. Пропилъ онъ и прогулялъ все, всъмъ задолжалъ на Съчи и, въ прибавку къ тому, прокрался, какъ уличный воръ: ночью утащилъ изъ чужого куреня всю козацкую сбрую и заложилъ шинкарю. За такое позорное дъло привязали его на базаръ къ



столбу и положили возлѣ дубину, чтобы всякій, по мѣрѣ силъ своихъ, отвѣсилъ ему по удару; но не нашлось такого изъ всѣхъ запорожцевъ, кто бы поднялъ на него дубину, помня прежнія его заслуги. Таковъ былъ козакъ Мосій Шило.

"Такъ есть же такіе, которые бьютъ васъ, собакъ!" сказалъ онъ, кинувшись на него. И ужъ тамъ-то рубились они! И наплечники, и зерцала погнулись у обоихъ отъ ударовъ. Разрубилъ на немъ вражій ляхъ жельзную рубашку, доставъ лезвеемъ самаго тъла: зачервонъла козацкая рубашка. Но не поглядълъ на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушилъ его внезапно по головъ. Разлетълась мъдная шапка, зашатался и грянулся ляхъ; а Шило принялся рубить и крестить оглушеннаго. Не добивай, козакъ, врага, а лучше поворотись назадъ! Не поворотился козакъ назадъ, и тутъ же одинъ изъ слугъ убитаго хватилъ его ножомъ въ шею. Поворотился Шило и ужъ досталъ бы смѣльчака; но онъ пропалъ въ пороховомъ дымъ. Со всъхъ сторонъ поднялось хлопанье изъ самопаловъ. Пошатнулся Шило и почуялъ, что рана смертельна. Упалъ онъ, наложилъ руку на свою рану и сказалъ, обратившись къ товарищамъ: "Прощайте, паны братья, товарищи! Пусть же стоитъ на въчныя времена православная русская земля и будетъ ей въчная честь! "И зажмурилъ ослабшія свои очи, и вынеслась козацкая душа изъ суроваго тѣла. А тамъ уже выѣзжалъ Задорожній съ своими, ломилъ ряды куренной Вертыхвистъ и выступалъ Балабанъ.

"А что, паны", сказалъ Тарасъ, перекликнувшись съ куренными: "есть еще порохъ въ пороховницахъ? Не ослабъла ли козацкая сила? Не гнутся ли козаки!"

"Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; не ослабъла еще козацкая сила; еще не гнутся козаки!"

И наперли сильно козаки: совсьмъ смъшали всъ ряды. Низкорослый полковникъ ударилъ сборъ и велълъ выкинуть восемь малеванныхъ знаменъ, чтобы собрать своихъ, разсыпавшихся далеко по всему полю. Всъ бъжали ляхи къ знаменамъ; но не успъли они еще выстроиться, какъ уже куренной атаманъ Кукубенко ударилъ вновь съ своими незамайковцами въ середину и напалъ прямо на толстопузаго полковника. Не выдержалъ полковникъ и, поворотивъ коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гналъ его чрезъ все поле, не давъ ему соединиться съ полкомъ. Завидъвъ то съ бокового куреня, Степанъ Гуска пустился ему на переймы, съ арканомъ въ рукъ, пригнувши всю голову къ лошадиной шеъ, и, улучивши время, съ одного раза накинулъ арканъ ему на шею: весь побагровълъ полковникъ, ухватясь за веревку объими руками и силясь разорвать ее, но



уже дюжій размахъ вогналъ ему въ самый животъ гибельную пику. Тамъ и остался онъ, пригвожденный къ землѣ. Но не сдобровать и Гускѣ! Не успѣли оглянуться козаки, какъ уже увидѣли Степана Гуску поднятаго на четыре копья. Только и успѣлъ сказать бѣднякъ: "Пусть же пропадутъ всѣ враги, и ликуетъ вѣчные вѣки русская земля!.." И тамъ же испустилъ духъ свой.

Оглянулись козаки, а ужъ тамъ сбоку козакъ Метелиця угощаетъ ляховъ, шеломя того и другого; а ужъ тамъ съ другого напираетъ съ своими атаманъ Невылычкій; а у возовъ третій, Писаренко, отогналъ уже цѣлую ватагу; а ужъ тамъ, у другихъ возовъ схватились и бьются на самыхъ возахъ.

"Что, паны", перекликнулся атаманъ Тарасъ, проъхавши впереди всъхъ: "есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Кръпка ли еще козацкая сила? Не гнутся ли еще козаки?"

"Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; еще крѣпка козацкая сила; еще не гнутся козаки!"

А ужъ упалъ съ воза Бовдюгъ. Прямо подъ самое сердце пришлась ему пуля; но собралъ старый весь духъ свой и сказалъ: "Не жаль разстаться съ свътомъ. Дай Богъ и всякому такой кончины! Пусть же славится до конца въка русская земля!" И понеслась къ вышинамъ Бовдюгова душа разсказать давно отшедшимъ старцамъ, какъ умъютъ биться на русской землъ и, еще лучше того, какъ умъютъ умирать въ ней за святую въру.

Балабанъ, куренной атаманъ, скоро послѣ того грянулся также на землю. Три смертельныя раны достались ему отъ копья, отъ пули и отъ тяжелаго палаша. А былъ одинъ изъ доблестнъйшихъ козаковъ; много совершилъ онъ подъ своимъ атаманствомъ морскихъ походовъ, но славнѣе всѣхъ былъ походъ къ анатольскимъ берегамъ. Много набрали они тогда цехиновъ, дорогой турецкой габы, киндяковъ и всякихъ убранствъ, но мыкнули горе на обратномъ пути: попались, сердечные, подъ турецкія ядра. Какъ хватило ихъ съ корабля, —половина челновъ закружилась и перевернулась, потопивши не одного въ воду; но привязанные по бокамъ камыши спасли челны отъ потопленія. Балабанъ отплылъ на всъхъ веслахъ, сталъ прямо къ солнцу и чрезъ то сдълался невиденъ турецкому кораблю. Всю ночь потомъ черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитыя мъста; изъ козацкихъ штановъ наръзали парусовъ, понеслись и убъжали отъ быстръйшаго турецкаго корабля. И мало того, что прибыли безбъдно на Съчь, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорскаго кіевскаго монастыря и на Покровъ, что на Запорожьи, окладъ изъ чистаго серебра. И славили долго потомъ бандуристы удачливость козаковъ... Поникнулъ онъ теперь головою, почуявъ предсмертныя муки, и тихо сказалъ: "Сдается мнѣ, паны браты, умираю хорошею смертью: семерыхъ изрубилъ, девятерыхъ копьемъ искололъ, истопталъ конемъ вдоволь, а ужъ не припомню, сколькихъ досталъ пулею. Пусть же цвѣтетъ вѣчно русская земля!.." И отлетѣла его душа.

Козаки, козаки! не выдавайте лучшаго цвъта вашего войска! Уже обступили Кукубенка; уже семь человъкъ осталось изо всего Незамайковскаго куреня; уже и тъ отбиваются черезъ силу, уже окровавилась на немъ одежда. Самъ Тарасъ, увидя бъду его, поспѣшилъ на выручку. Но поздно подоспѣли козаки: уже успъло ему углубиться подъ сердце копье прежде, чъмъ были отогнаны офступившіе его враги. Тихо склонился онъ на руки подхватившимъ его козакамъ, и хлынула ручьемъ молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли въ стеклянномъ сосудъ изъ погреба неосторожные слуги: поскользнулись тутъ же у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю вино, и схватилъ себя за голову прибъжавшій хозяинъ, сберегавшій его про лучшій случай въ жизни, чтобы, если приведетъ Богъ на старости лътъ встрътиться съ товарищемъ юности, то чтобы помянуть бы вмъстъ съ нимъ прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человъкъ... Повелъ Кукубенко вокругъ себя очами и проговорилъ: "Благодарю Бога, что довелось мнъ умереть при глазахъ вашихъ, товарищи! Пусть же послѣ насъ живутъ еще лучшіе, чъмъ мы, и красуется вычно любимая Христомъ русская земля!.. "И вылетъла молодая душа. Подняли ее ангелы подъ руки и понесли къ небесамъ. Хорошо будетъ ему тамъ. "Садись, Кукубенко, одесную Меня!" скажетъ ему Христосъ: "ты не измънилъ товариществу, безчестнаго дъла не сдълалъ, не выдалъ въ бъдъ человъка, хранилъ и сберегалъ Мою церковь". Всъхъ опечалила смерть Кукубенка. Уже ръдъли сильно козацкіе ряды; многихъ, многихъ храбрыхъ уже не досчитывались; но стояли и держались еще козаки.

"А что, паны", перекликнулся Тарасъ съ оставшимися куренями: "есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли козацкая сила? Не погнулись ли козаки?"

"Достанетъ еще, батько, пороху; годятся еще сабли; не утомилась козацкая сила; не гнулись еще козаки!"

И рванулись снова козаки такъ, какъ бы и потерь никакихъ не потерпъли. Уже три только куренныхъ атамана осталось въ живыхъ; червонъли уже всюду красныя ръки; высоко гатились мосты изъ козацкихъ и вражьихъ тълъ. Взглянулъ Тарасъ на небо, а ужъ по небу потянулась вереница кречетовъ. Ну, будетъ кому-то пожива! А ужъ тамъ подняли на копье Метедицу; уже



голова другого Писаренка, завертвышись, захлопала очами; уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охримъ Гуска. "Ну!" сказалъ Тарасъ и махнулъ платкомъ. Понялъ тотъ знакъ Остапъ и ударилъ сильно, вырвавшись изъ засады, въ конницу. Не выдержали сильнаго напора ляхи, а онъ ихъ гналъ и нагналъ прямо на мъсто, гдъ были убиты въ землю колья и и обломки копьевъ. Пошли спотыкаться и падать кони и летъть черезъ ихъ головы ляхи. А въ это время корсунцы, стоявшіе послъдніе за возами, увидъвши, что уже достанетъ ружейная пуля, грянули вдругъ изъ самопаловъ. Всъ сбились и растерялись ляхи, и пріободрились козаки. "Вотъ и наша побъда!" раздались со всъхъ сторонъ запорожскіе голоса, затрубили трубы и выкинули побъдную хоругвь. Вездъ бъжали и крылись разбитые ляхи. "Ну, нътъ, еще не совсъмъ побъда!" сказалъ Тарасъ, глядя на городскія ворота, и сказалъ онъ правду.

Отворились ворота, и вылетълъ оттуда гусарскій полкъ, краса всъхъ конныхъ полковъ. Подъ всъми всадниками были всѣ, какъ одинъ, бурые аргамаки; впереди другихъ понесся витязь всъхъ бойчъе, всъхъ красивъе; такъ и летъли черные волосы изъ-подъ мъдной его шапки; вился завязанный на рукъ дорогой шарфъ, шитый руками первой красавицы. Такъ и оторопълъ Тарасъ, когда увидълъ, что это былъ Андрій. А онъ между тъмъ, объятый пыломъ и жаромъ битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарокъ, понесся, какъ молодой борзой песъ, красивъйшій, быстръйшій и молодшій всъхъ въ стаъ. Атукнулъ на него опытный охотникъ, —и онъ понесся, пустивъ прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись набокъ всъмъ тъломъ, взрывая снъгъ и десять разъ выпереживая самого зайца въ жару своего бъга. Остановился старый Тарасъ и глядълъ на то, какъ онъ чистилъ передъ собою дорогу, разгонялъ, рубилъ и сыпалъ удары направо и налъво. Не вытерпълъ Тарасъ и закричалъ: "Какъ? своихъ? своихъ, чортовъ сынъ, своихъ бьешь?" Но Андрій не различалъ, кто передъ нимъ былъ, свои или другіе какіе; ничего не видѣлъ онъ. Кудри, кудри онъ видълъ, длинныя, длинныя кудри и подобную ръчному лебедю грудь, и снъжную шею, и плечи, и все, что создано для безумныхъ поцѣлуевъ.

"Эй, хлопьята! заманите мнѣ только его къ лѣсу, заманите мнѣ только его! кричалъ Тарасъ. И вызвалось тотъ же часъ тридцать быстрѣйшихъ козаковъ заманить его. И, поправивъ на себѣ высокія шапки, тутъ же пустились на коняхъ, прямо наперерѣзъ гусарамъ. Ударили сбоку на переднихъ, сбили ихъ, отдѣлили отъ заднихъ, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватилъ плашмя по спинѣ Андрія, и въ тотъ же

часъ пустились бѣжать отъ нихъ, сколько достало козацкой мочи. Какъ вскинулся Андрій! Какъ забунтовала по всѣмъ жилкамъ молодая кровь! Ударивъ острыми шпорами коня, во весь духъ полетълъ онъ за козаками, не глядя назадъ, не видя, что позади всего только двадцать человѣкъ поспѣвало за нимъ; а козаки летъли во всю прыть на коняхъ и прямо поворотили къ льсу. Разогнался на конъ Андрій и чуть было уже не настигнулъ Голокопытенка, какъ вдругъ чья-то сильная рука ухватила за поводъ его коня. Оглянулся Андрій: передъ нимъ Тарасъ! Затрясся онъ всѣмъ тѣломъ и вдругъ сталъ блѣденъ: такъ школьникъ, неосторожно задравшій своего товарища и получившій за то отъ него ударъ линейкою по лбу, вспыхиваетъ, какъ огонь, бъщеный выскакиваетъ изъ лавки и гонится за испуганнымъ товарищемъ своимъ, готовый разорвать его на части. и вдругъ наталкивается на входящаго въ классъ учителя: вмигъ притихаетъ бъщеный порывъ, и упадаетъ безсильная ярость. Подобно тому, въ одинъ мигъ пропалъ, какъ бы не бывалъ вовсе, гнѣвъ Андрія. И видѣлъ онъ передъ собою одного только страшнаго отца.

"Ну, что жъ теперь мы будемъ дѣлать?" сказалъ Тарасъ, смотря прямо ему въ очи. Но ничего не могъ на то сказать Андрій и стоялъ, утупивши въ землю очи.

"Что, сынку, помогли тебъ твои ляхи?"

Андрій былъ безотвѣтенъ.

"Такъ продать? продать въру? продать своихъ? Стой же, слѣзай съ коня!"

Покорно, какъ ребенокъ, слѣзъ онъ съ коня и остановился ни живъ, ни мертвъ передъ Тарасомъ.

"Стой и не шевелись! Я тебя породилъ, я тебя и убью!" сказалъ Тарасъ и, отступивши шагъ назадъ, снялъ съ плеча ружье. Блѣденъ, какъ полотно, былъ Андрій; видно было, какъ тихо шевелились уста его и какъ онъ произносилъ чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьевъ---это было имя прекрасной полячки. Тарасъ выстрълилъ.

Какъ хлъбный колосъ, подръзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почуявшій подъ сердцемъ смертельное жельзо, повисъ онъ головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубійца и глядълъ долго на бездыханный трупъ. Онъ былъ и мертвый прекрасенъ: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобъдимаго для женъ очарованья, все еще выражало чудную красоту; черныя брови, какъ траурный бархатъ, оттъняли его поблъднъвшія черты. "Чъмъ бы не козакъ былъ? сказалъ Тарасъ: "и станомъ высокій, и



чернобровый, и лицо какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою! Пропалъ! пропалъ безславно, какъ подлая собака!".

"Батько, что ты сдълалъ! Это ты убилъ его? " сказалъ подъъхавшій въ это время Остапъ.

Тарасъ кивнулъ головою.

Пристально поглядѣлъ мертвому въ очи Остапъ. Жалко ему стало брата, и проговорилъ онъ тутъ же: "Предадимъ же, батько, его честно землѣ, чтобы не поругались надъ нимъ враги и не растаскали бы его тѣла хищныя птицы".

"Погребутъ его и безъ насъ!" сказалъ Тарасъ: "будутъ у него плакальщики и утъшницы!"

И минуты двѣ думалъ онъ: кинуть ли его на расхищенье волкамъ-сиромахамъ, или пощадить въ немъ рыцарскую доблесть, которую храбрый долженъ уважать въ комъ бы то ни было, — какъ видитъ, скачетъ къ нему Голокопытенко: "Бѣда, атаманъ, окрѣпли ляхи, прибыла на подмогу свѣжая сила!.. "Не успѣлъ сказать Голокопытенко, скачетъ Вовтузенко: "Бѣда, атаманъ, новая валитъ еще сила!.. "Не успѣлъ сказать Вовтузенко, Писаренко бѣжитъ бѣгомъ уже безъ коня: "Гдѣ ты, батьку? Ищутъ тебя козаки. Ужъ убитъ куренный атаманъ Невылычкій, Задорожній убитъ, Черевиченко убитъ; но стоятъ козаки, не хотятъ умирать, не увидѣвъ тебя въ очи: хотятъ, чтобы взглянулъ ты на нихъ передъ смертнымъ часомъ".

"На коня, Остапъ!" сказалъ Тарасъ и спъшилъ, чтобы застать еще козаковъ, чтобы поглядъть еще на нихъ и чтобы они взглянули передъ смертью на своего атамана. Но не выѣхали они еще изъ лъсу, а ужъ непріятельская сила окружила со всъхъ сторонъ лъсъ, и межъ деревьями вездъ показались всадники съ саблями и копьями "Остапъ! Остапъ! не поддавайся!" кричалъ Тарасъ, а самъ, схвативши саблю на голо, началъ честить первыхъ попавшихся на всѣ боки. А на Остапа уже наскочило вдругъ шестеро; но не въ добрый часъ, видно, наскочило: съ одного полетъла голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьемъ въ ребро третьяго; четвертый былъ поотважнъй, уклонился головой отъ пули, и попала въ конскую грудь горячая пуля—вздыбилъ бъшеный конь, грянулся о землю и задавилъ подъ собою всадника. "Добре, сынку! Добре, Остапъ!" кричитъ Тарасъ: "вотъ я слъдомъ за тобою". А самъ все отбивался отъ наступавшихъ. Рубится и бьется Тарасъ, сыплетъ гостинцы тому и другому на голову, а самъ глядитъ все впередъ на Остапа, и видитъ, что уже вновь схватилось съ Остапомъ мало не восьмеро разомъ. "Остапъ! Остапъ! не поддавайся! " Но ужъ одолъваютъ Остапа; уже одинъ накинулъ ему на шею арканъ, уже вяжутъ, уже берутъ Остапа. "Эхъ, Остапъ,



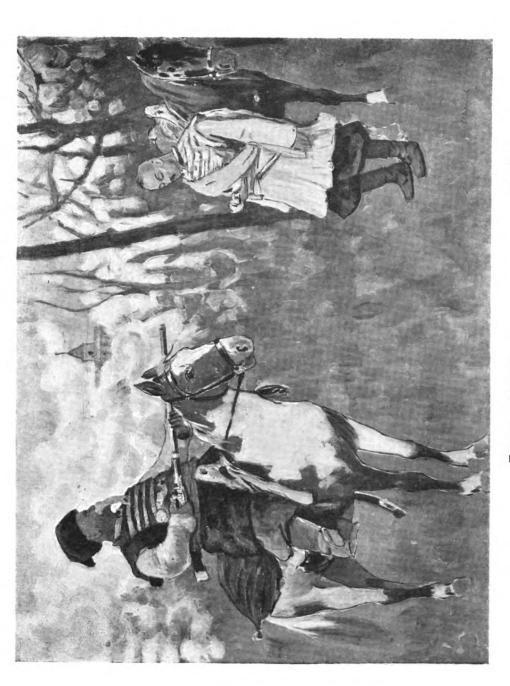

Digitized by Google

Остапъ!" кричалъ Тарасъ, пробиваясь къ нему, рубя въ капусту встрѣчныхъ и поперечныхъ. "Эхъ, Остапъ, Остапъ!.." Но какъ тяжелымъ камнемъ хватило его самого въ ту же минуту. Все закружилось и перевернулось въ глазахъ его. На мигъ смѣшанно сверкнули предъ нимъ головы, копья, дымъ, блески огня, сучья съ древесными листьями, мелькнувшіе ему въ самыя очи. И грохнулся онъ, какъ подрубленный дубъ, на землю. И туманъ покрылъ его очи.

## X.

"Долго же я спалъ!" сказалъ Тарасъ, очнувшись, какъ послъ труднаго хмельного сна, и стараясь распознать окружавшіе его предметы. Страшная слабость одолѣвала его члены. Едва метались предъ нимъ стѣны и углы незнакомой свѣтлицы. Наконецъ, замѣтилъ онъ, что предъ нимъ сидѣлъ Товкачъ и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханію.

"Да", подумалъ про себя Товкачъ: "заснулъ бы ты, можетъбыть, и навѣки!" Но ничего не сказалъ, погрозилъ пальцемъ и далъ знакъ молчать.

"Да скажи же мнѣ, гдѣ я теперь?" спросилъ опять Тарасъ, напрягая умъ и стараясь припомнить бывшее.

"Молчи жъ!" прикрикнулъ сурово на него товарищъ: "чего тебъ еще хочется знать? Развъ ты не видишь, что весь изрубленъ? Ужъ двъ недъли, какъ мы съ тобою скачемъ, не переводя духу, и какъ ты въ горячкъ и жару несешь и городишь чепуху. Вотъ на первый разъ заснулъ покойно. Молчи жъ, если не хочешь нанести себъ бъду".

Но Тарасъ все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. "Да, вѣдь меня же схватили и окружили было совсѣмъ ляхи? Мнѣ жъ не было никакой возможности выбиться изъ толпы?"

"Молчи жъ, говорятъ тебѣ, чортова дѣтина!" вскричалъ Товкачъ сердито, какъ нянька, выведенная изъ терпѣнья, кричитъ неугомонному повѣсѣ-ребенку. "Что пользы знать тебѣ, какъ выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали,—ну, и будетъ съ тебя! Намъ еще не мало ночей скакать вмѣстѣ! Ты думаешь, что пошелъ за простого козака? Нѣтъ, твою голову оцѣнили въ двѣ тысячи червонныхъ".

"А Остапъ?" вскричалъ вдругъ Тарасъ, понатужился приподняться и вдругъ вспомнилъ, какъ Остапа схватили и связали въ глазахъ его и что онъ теперь уже въ ляшскихъ ру-



кахъ. И обняло горе старую голову. Сорвалъ и сдернулъ онъ всѣ перевязки ранъ своихъ; бросилъ ихъ далеко прочь, хотѣлъ громко что-то сказать—и вмъсто того понесъ чепуху: жаръ и бредъ вновь овладъли имъ, и понеслись безъ толку и связи безумныя ръчи. А между тъмъ върный товарищъ стоялъ предъ нимъ, бранясь и разсыпая безъ счету жестокія укорительныя слова и упреки. Наконецъ, схватилъ онъ его за ноги и руки, спеленалъ какъ ребенка, поправилъ всѣ перевязки, увернулъ его въ воловью кожу, увязалъ въ лубки и, прикрѣпивши веревками къ съдлу, помчался вновь съ нимъ въ дорогу.

"Хоть неживого, да довезу тебя! Не попущу, чтобы ляхи поглумились надъ твоей козацкою породою, на куски рвали бы твое тъло да бросали его въ воду. Пусть же, хоть и будетъ орелъ высмыкать изъ твоего лба очи, да пусть же степовой нашъ орелъ, а не ляшскій, не тотъ, что прилетаетъ изъ польской земли. Хоть неживого, а довезу тебя до Украйны".

Такъ говорилъ върный товарищъ. Скакалъ безъ отдыха дни и ночи и привезъ его безчувственнаго въ самую Запорожскую Съчь. Тамъ принялся лъчить его неутомимо травами и смачиваньями; нашелъ какую-то знающую жидовку, которая мъсяцъ поила его разными снадобьями, и, наконецъ, Тарасу стало лучше. Лъкарство ли, или своя желъзная сила взяла верхъ, только онъ черезъ полтора мѣсяца сталъ на ноги; раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, какъ глубоко когда-то былъ раненъ старый козакъ. Однако же замътно сталъ онъ пасмуренъ и печаленъ. Три тяжелыя морщины насунулись на лобъ его и уже больше никогда не сходили съ него. Оглянулся онъ теперь вокругъ себя: все новое на Съчи, всъ перемерли старые товарищи. Ни одного изъ тъхъ, которые стояли за правое дъло, за въру и братство. И тъ, которые отправились съ кошевымъ въ угонъ за татарами, и тъхъ уже не было давно: всъ положили головы, всъ сгибли, кто положивъ на самомъ бою честную голову, кто отъ безводья и безхлѣбья, среди крымскихъ солончаковъ; кто въ плъну пропалъ, не вынесши позора; и самого прежняго кошевого уже давно не было на свътъ, и никого изъ старыхъ товарищей, и уже давно поросла травою когда-то кипъвшая козацкая сила. Слышалъ онъ только, что былъ пиръ сильный, шумный пиръ: вся перебита вдребезги посуда; нигдъ не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги всѣ дорогіе кубки и сосуды, — и смутный стоитъ хозяинъ дома, "лучше бъ и не было того пира". Напрасно старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые, съдые бандуристы, проходя по два и по три, разславляли его козацкіе подвиги, --- сурово и равнодушно глядълъ онъ на все, и на неподвижномъ



лицѣ его выступала неугасимая горесть, и тихо, понуривъ голову, говорилъ онъ: "Сынъ мой! Остапъ мой!"

Запорожцы собирались на морскую экспедицію. Двъсти челновъ спущены были въ Днъпръ, и Малая Азія видъла ихъ, съ бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цвътущіе берега ея; видъли чалмы своихъ магометанскихъ обитателей раскиданными, подобно ея безчисленнымъ цвътамъ, на смоченныхъ кровью поляхъ и плававшими у береговъ. Она видѣла не мало запачканныхъ дегтемъ запорожскихъ шароваръ, мускулистыхъ рукъ съ черными нагайками. Запорожцы перевли и переломали весь виноградъ; въ мечетяхъ оставили цѣлыя кучи навозу; персидскія дорогія шали употребляли вмѣсто очкуровъ и опоясывали ими запачканныя свитки. Долго еще послъ находили въ тъхъ мъстахъ запорожскія коротенькія люльки. Они весело плыли назадъ; за ними гнался десятипушечный турецкій корабль и залпомъ изъ всъхъ орудій своихъ разогналъ, какъ птицъ, утлые ихъ челны. Третья часть ихъ потонула въ морскихъ глубинахъ; но остальные снова собрались вмѣстѣ и прибыли къ устью Днъпра съ двънадцатью боченками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Онъ уходилъ въ луга и степи, будто бы за охотою, но зарядъ его оставался невыстръляннымъ. И, положивъ ружье, полный тоски, садился онъ на морской берегъ. Долго сидълъ онъ тамъ, понуривъ голову и все говоря: "Остапъ мой! Остапъ мой! Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ тростникъ кричала чайка; бълый усъ его серебрился, и слеза капала одна за другою.

И не выдержалъ, наконецъ, Тарасъ: "Что бы ни было, пойду развѣдать, что онъ: живъ ли онъ? въ могилѣ? или уже и въ самой могилѣ нѣтъ его? Развѣдаю во что бы ни стало!" И черезъ недѣлю уже очутился онъ въ городѣ Умани, вооруженный, на конѣ, съ копьемъ, саблей, дорожной баклагой у сѣдла, походнымъ горшкомъ съ саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочимъ снарядомъ. Онъ прямо подъѣхалъ къ нечистому, запачканному домишкѣ, у котораго небольшія окошки едва были видны, закопченныя неизвѣстно чѣмъ; труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякаго сору лежала предъ самыми дверьми. Изъ окна выглядывала голова жидовки въ чепцѣ съ потемнѣвшими жемчугами.

"Мужъ дома?" сказалъ Бульба, слѣзая съ коня и привязывая поводъ къ желѣзному крючку, бывшему у самыхъ дверей.

"Дома", сказала жидовка и поспѣшила тотъ же часъ выйти съ пшеницей въ корчикѣ для коня и стопой пива для рыцаря. "Гдѣ же твой жидъ?"



"Онъ въ другой свътлицъ молится", проговорила жидовка, кланяясь и пожелавъ здоровья въ то время, когда Бульба поднесъ къ губамъ стопу.

"Оставайся здѣсь, накорми и напой моего коня, а я пойду поговорю съ нимъ одинъ. У меня до него дѣло".

Этотъ жидъ былъ извъстный Янкель. Онъ уже очутился тутъ арендаторомъ и корчмаремъ; прибралъ понемногу всъхъ окружныхъ пановъ и шляхтичей въ свои руки, высосалъ понемногу почти всѣ деньги и сильно означилъ свое жидовское присутствіе въ той странъ. На разстояніи трехъ миль во всъ стороны не оставалось ни одной избы въ порядкъ: все валилось и дряхлъло, все пораспивалось, и осталась бъдность да лохмотья; какъ послѣ пожара или чумы вывѣтрился весь край. И если бы десять лътъ еще пожилъ тамъ Янкель, то онъ, въроятно, вывътрилъ бы и все воеводство.

Тарасъ вошелъ въ свътлицу. Жидъ молился, накрывшись своимъ, довольно запачканнымъ, саваномъ, и оборотился, чтобы въ послъдній разъ плюнуть, по обычаю своей въры, какъ вдругъ глаза его встрътили стоявшаго назади Бульбу. Такъ и бросились жиду прежде всего въ глаза двъ тысячи червонныхъ, которые были объщаны за его голову; но онъ постыдился своей корысти и силился подавить въ себъ въчную мысль о золотъ, которая, какъ червь, обвиваетъ душу жида.

"Слушай, Янкель!" сказалъ Тарасъ жиду, который началъ передъ нимъ кланяться и заперъ осторожно дверь, чтобы ихъ не видъли. "Я спасъ твою жизнь, — тебя бы разорвали, какъ собаку, запорожцы, — теперь твоя очередь, теперь сдѣлай мнѣ услугу! "

Лицо жида нѣсколько поморщилось.

- "Какую услугу? Если такая услуга, что можно сдълать, то для чего не спълать?"
  - "Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву".
- "Въ Варшаву? Какъ въ Варшаву?" сказалъ Янкель. Брови и плечи его поднялись вверхъ отъ изумленія.
- "Не говори мнъ ничего. Вези меня въ Варшаву. Что бы ни было, а я хочу еще разъ увидъть его, сказать ему хоть одно слово".
  - "Кому сказать слово?"
  - "Ему, Остапу, сыну моему".
  - "Развѣ панъ не слышалъ, что уже..."
- "Знаю, знаю все: за мою голову даютъ двѣ тысячи червонныхъ. Знаютъ же они, дурни, цѣну ей! Я тебѣ пять тысячъ дамъ. Вотъ тебъ двъ тысячи сейчасъ (Бульба высыпалъ изъ кожанаго гамана двъ тысячи червонныхъ), а остальныя — какъ ворочусь".



"Ай, славная монета! Ай, добрая монета!" говорилъ онъ, вертя одинъ червонецъ въ рукахъ и пробуя на зубахъ. "Я думаю, тотъ человъкъ, у котораго панъ обобралъ такіе хорошіе червонцы, и часу не прожилъ на свъть: пошелъ тотъ же часъ въ ръку, да и утонулъ тамъ послъ такихъ славныхъ червонцевъ".

"Я бы не просилъ тебя. Я бы самъ, можетъ быть, нашелъ дорогу въ Варшаву; но меня могутъ какъ-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи; ибо я не гораздъ на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть чорта проведете; вы знаете всѣ штуки: вотъ для чего я пришелъ къ тебѣ! Да и въ Варшавъ я бы самъ собою ничего не получилъ. Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!"

"А панъ думаетъ, что такъ прямо взялъ кобылу, запрягъ, да и: "Эй, ну, пошелъ, сивка!" Думаетъ панъ, что можно такъ, какъ есть, не спрятавши, везти пана?"

"Ну, такъ прячь, прячь, какъ знаешь; въ порожнюю бочку, что ли?"

"Ай, ай! А панъ думаетъ, развъ можно спрятать его въ бочку? Панъ развъ не знаетъ, что всякій подумаетъ, что въ бочкъ горълка?"

"Ну, такъ и пусть думаетъ, что горълка".

"Какъ? Пусть думаетъ, что горълка?" сказалъ жидъ и схватилъ себя объими руками за пейсики и потомъ поднялъ кверху объ руки.

"Ну, что же ты такъ оторопълъ?"

"А панъ развѣ не знаетъ, что Богъ на то создалъ горѣлку, чтобы ее всякій пробовалъ? Тамъ все лакомки, ласуны: шляхтичъ будетъ бѣжать верстъ пять за бочкой, продолбитъ какъ разъ дырочку, тотчасъ увидитъ, что не течетъ, и скажетъ: "Жидъ не повезетъ порожнюю бочку; вѣрно, тутъ есть чтонибудь! Схватить жида, связать жида, отобрать всѣ деньги у жида, посадить въ тюрьму жида!" Потому что все, что ни есть недобраго, все валится на жида; потому что жида всякій принимаетъ за собаку; потому что думаютъ, ужъ и не человѣкъ, коли жидъ!"

"Ну, такъ положи меня въ возъ съ рыбою!"

"Не можно, панъ; ей-Богу, не можно. По всей Польшъ люди голодны теперь, какъ собаки: и рыбу раскрадутъ, и пана нащупаютъ".

"Такъ вези меня хоть на чортъ, только вези!"

"Слушай, слушай, панъ!" сказалъ жидъ, посунувши обшлага рукавовъ своихъ и подходя къ нему съ растопыренными руками. "Вотъ что мы сдълаемъ. Теперь строятъ вездъ кръпости



и замки; изъ Нѣметчины пріѣхали французскіе инженеры, а потому по дорогамъ везутъ много кирпича и камней. Панъ пусть ляжетъ на днѣ воза, а верхъ я закладу кирпичомъ. Панъ здоровый и крѣпкій съ виду, и потому ему ничего, коли будетъ тяжеленько; а я сдѣлаю въ возу снизу дырочку, чтобы кормить пана".

"Дѣлай какъ хочешь, только вези!"

И черезъ часъ возъ съ кирпичомъ выѣхалъ изъ Умани, запряженный въ двѣ клячи. На одной изъ нихъ сидѣлъ высокій Янкель, и длинные, курчавые пейсики его развѣвались изъподъ жидовскаго яломка по мѣрѣ того, какъ онъ подпрыгивалъ на лошади, длинный какъ верста, поставленная на дорогѣ.

## XI.

Въ то время, когда происходило описываемое событіе, на пограничныхъ мъстахъ не было еще никакихъ таможенныхъ чиновниковъ и объѣздчиковъ, этой страшной грозы предпріимчивыхъ людей, и потому всякій могъ везти, что ему вздумалось. Если же кто и производилъ обыскъ и ревизовку, то дълалъ это большею частью для своего собственнаго удовольствія, особливо, если на возу находились заманчивые для глазъ предметы и если его собственная рука имъла порядочный въсъ и тяжесть. Но кирпичъ не находилъ охотниковъ и въъхалъ безпрепятственно въ главныя городскія ворота. Бульба, въ своей тѣсной клѣткѣ, могъ только слышать шумъ, крики возницъ и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своемъ короткомъ, запачканномъ пылью рысакъ, поворотилъ, сдълавши нъсколько круговъ, въ темную узенькую улицу, носившую названіе Грязной и вмѣстѣ Жидовской, потому что здѣсь дѣйствительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность задняго двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почернъвшіе деревянные дома, со множествомъ протянутыхъ изъ оконъ жердей, увеличивали еще мракъ. Изръдка краснъла между ними кирпичная стъна, но и та уже во многихъ мъстахъ превращалась совершенно въ черную. Иногда только вверху оштукатуренный кусокъ стъны, обхваченный солнцемъ, блисталъ нестерпимою для глазъ бѣлизною. Тутъ все состояло изъ сильныхъ ръзкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякій, что только было у него негоднаго, швырялъ на улицу, доставляя прохожимъ возможныя удоб-



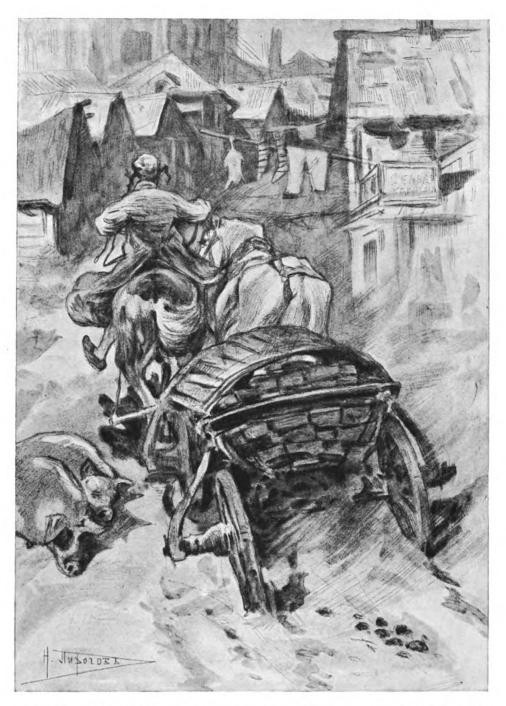

"Янкель, подпрыгивая на своемъ короткомъ, запачканномъ пылью рысакъ, поворотилъ въ темную узенькую улицу".

Рис. Н. Пирогова.

ства питать всѣ чувства свои этою дрянью. Сидящій на конѣ всадникъ чуть-чуть не доставалъ рукою жердей, протянутыхъ черезъ улицу изъ одного дома въ другой, на которыхъ висѣли жидовскіе чулки, коротенькія панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемнѣвшими бусами, выглядывало изъ ветхаго окошка. Куча жиденковъ, запачканныхъ, оборванныхъ, съ курчавыми волосами, кричала и валялась въ грязи. Рыжій жидъ съ веснушками по всему лицу, дѣлавшими его похожимъ на воробьиное яйцо, выглянулъ изъ окна; тотчасъ заговорилъ съ Янкелемъ на своемъ тарабарскомъ нарѣчіи, и Янкель тотчасъ въѣхалъ въ одинъ дворъ. По улицѣ шелъ другой жидъ, остановился, вступилъ тоже въ разговоръ, и когда Бульба выкарабкался, наконецъ, изъ-подъ кирпича, онъ увидѣлъ трехъ жидовъ, говорившихъ съ большимъ жаромъ.

Янкель обратился къ нему и сказалъ, что все будетъ сдълано, что его Остапъ сидитъ въ городской темницѣ, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако жъ, онъ надѣется доставить ему свиданіе.

Бульба вошелъ съ тремя жидами въ комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своемъ непонятномъ языкъ. Тарасъ поглядывалъ на каждаго изъ нихъ. Что-то, казалось, сильно потрясло его; на грубомъ и равнодушномъ лицъ его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды,—надежды той, которая посъщаетъ иногда человъка въ послъднемъ градусъ отчаянія; старое сердце его начало сильно биться, какъ будто у юноши.

"Слушайте, жиды!" сказалъ онъ, и въ словахъ его было что-то восторженное. "Вы все на свѣтѣ можете сдѣлать, выкопаете хоть изъ дна морского, и пословица давно уже говоритъ, что жидъ самого себя украдетъ, когда только захочетъ украсть. Освободите мнѣ моего Остапа! Дайте случай убѣжать ему отъ дьявольскихъ рукъ. Вотъ я этому человѣку обѣщалъ двѣнадцать тысячъ червонныхъ,—я прибавляю еще двѣнадцать. Всѣ, какіе у меня есть, дорогіе кубки и закопанное въ землѣ золото, хату и послѣднюю одежду продамъ и заключу съ вами контрактъ на всю жизнь, съ тѣмъ, чтобы все, что ни добуду на войнѣ, дѣлить съ вами пополамъ".

"О, не можно, любезный панъ! не можно! " сказалъ со вздо-хомъ Янкель.

"Нѣтъ, не можно!" сказалъ другой жидъ.

Всъ три жида взглянули одинъ на другого.

"А попробовать", сказалъ третій, боязливо поглядывая на двухъ другихъ: "можетъ-быть, Богъ дастъ".

Всъ три жида заговорили по-нъмецки. Бульба, какъ ни на-



острялъ свой слухъ, ничего не могъ отгадать; онъ слышалъ только часто произносимое слово "Мардохай", и больше ничего.

"Слушай, панъ!" сказалъ Янкель: "нужно посовѣтоваться съ такимъ человѣкомъ, какого еще никогда не было на свѣтѣ. У, у! то такой мудрый, какъ Соломонъ, и когда онъ ничего не сдѣлаетъ, то ужъ никто на свѣтѣ не сдѣлаетъ. Сиди тутъ; вотъ ключъ, и не впускай никого!" Жиды вышли на улицу.

Тарасъ заперъ дверь и смотрълъ въ маленькое окошечко на этотъ грязный жидовскій проспектъ. Три жида остановились посрединъ улицы и стали говорить довольно азартно; къ нимъ присоединился скоро четвертый, наконецъ, и пятый. Онъ слышалъ опять повторяемое: "Мардохай, Мардохай". Жиды безпрестанно посматривали въ одну сторону улицы; наконецъ, въ концъ ея изъ-за одного дрянного дома показалась нога въ жидовскомъ башмакъ и замелькали фалды полукафтанья. "А, Мардохай! Мардохай! закричали всъ жиды въ одинъ голосъ. Тощій жидъ, нъсколько короче Янкеля, но гораздо болъе покрытый морщинами, съ преогромною верхнею губою, приблизился къ нетерявливой толпъ, и всъ жиды наперерывъ спъшили разсказывать ему, причемъ Мардохай нъсколько разъ поглядывалъ на маленькое окошечко, и Тарасъ догадывался, что ръчь шла о немъ. Мардохай размахивалъ руками, слушалъ, перебивалъ ръчь, часто плевалъ на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывалъ въ карманъ руку и вынималъ какія-то побрякушки, при чемъ показывалъ прескверные свои панталоны. Наконецъ, всѣ жиды подняли такой крикъ, что жидъ, стоявшій на сторожѣ, долженъ былъ давать знакъ къ молчанію, и Тарасъ уже началъ опасаться за свою безопасность, но, вспомнивши, что жиды не могутъ иначе разсуждать, какъ на улицѣ, и что ихъ языка самъ демонъ не пойметъ, онъ успокоился.

Минуты двъ спустя жиды вмъстъ вошли въ его комнату. Мардохай приблизился къ Тарасу, потрепалъ его по плечу и сказалъ: "Когда мы да Богъ захочемъ сдълать, то уже будетъ такъ, какъ нужно".

Тарасъ поглядѣлъ на этого Соломона, какого еще не было на свѣтѣ, и получилъ нѣкоторую надежду. Дѣйствительно, видъ его могъ внушить нѣкоторое довѣріе: верхняя губа у него была, просто, страшилище; толщина ея, безъ сомнѣнія, увеличилась отъ постороннихъ причинъ. Въ бородѣ у этого Соломона было только пятнадцать волосковъ, и то на лѣвой сторонѣ. На лицѣ у Соломона было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ за удальство, что онъ, безъ сомнѣнія, давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за родимыя пятна.

Мардохай ушелъ вмъстъ съ товарищами, исполненными уди-



вленія къ его мудрости. Бульба остался одинъ. Онъ былъ въ странномъ, небываломъ положеніи: онъ чувствовалъ въ первый разъ въ жизни безпокойство. Душа его была въ лихорадочномъ состояніи. Онъ не былъ тотъ прежній, непреклонный, непоколебимый, крѣпкій, какъ дубъ; онъ былъ малодушенъ; онъ былъ теперь слабъ. Онъ вздрагивалъ при каждомъ шорохѣ, при каждой новой жидовской фигурѣ, показывавшейся въ концѣ улицы. Въ такомъ состояніи пробылъ онъ, наконецъ, весь день; не ѣлъ, не пилъ, и глаза его не отрывались ни на часъ отъ небольшого окошка на улицу. Наконецъ, уже ввечеру поздно показались Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

"Что? удачно? " спросилъ онъ ихъ съ нетерпѣніемъ ди-каго коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались съ духомъ отвѣчать, Тарасъ замѣтилъ, что у Мардохая уже не было послѣдняго локона, который, хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами изъ-подъ яломка его. Замѣтно было, что онъ хотѣлъ что-то сказать, но наговорилъ такую дрянь, что Тарасъ ничего не понялъ. Да и самъ Янкель прикладывалъ очень часто руку ко рту, какъ будто бы страдалъ простудою.

"О, любезный панъ!" сказалъ Янкель: "теперь совсѣмъ не можно! Ей-Богу, не можно! Такой нехорошій народъ, что ему надо на самую голову наплевать. Вотъ и Мардохай скажетъ. Мардохай дѣлалъ такое, какого еще не дѣлалъ ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ; но Богъ не захотѣлъ, чтобы такъ было. Три тысячи войска стоятъ, и завтра ихъ всѣхъ будутъ казнитъ".

Тарасъ глянулъ въ глаза жидамъ, но уже безъ нетерпѣнія и гнѣва.

"А если панъ хочетъ видѣться, то завтра нужно рано, такъ чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и одинъ левентарь объщался. Только пусть имъ не будетъ на томъ свѣтъ счастья, ой, вей миръ! Что это за корыстный народъ! И между нами такихъ нѣтъ: пятьдесятъ червонцевъ я далъ каждому, а левентарю..."

"Хорошо. Веди меня къ нему!" произнесъ Тарасъ рѣшительно, и вся твердость возвратилась въ его душу. Онъ согласился на предложеніе Янкеля переодѣться иностраннымъ графомъ, пріѣхавшимъ изъ нѣмецкой земли, для чего платье уже успѣлъ припасти дальновидный жидъ. Была уже ночь. Хозяинъ дома, извѣстный рыжій жидъ съ веснушками, вытащилъ тощій тюфякъ, накрытый какой-то рогожею, и разостлалъ его на лавкѣ для Бульбы. Янкель легъ на полу на такомъ же тюфякѣ. Рыжій жидъ выпилъ небольшую чарочку настойки какой-то, скинулъ полукафтанье, и, сдѣлавшись въ своихъ чулкахъ и башмакахъ

Digitized by Google

нъсколько похожимъ на цыпленка, отправился съ своею жидовкой во что-то похожее на шкафъ. Двое жиденковъ, какъ двъ домашнія собачки, легли на полу возлѣ шкафа. Но Тарасъ не спалъ; онъ сидълъ неподвиженъ и слегка барабанилъ пальцами по столу; онъ держалъ во рту люльку и пускалъ дымъ, отъ котораго жидъ спросонья чихалъ и заворачивалъ въ одъяло свой носъ. Едва небо успъло тронуться блъднымъ предвъстіемъ зари, онъ уже толкнулъ ногою Янкеля: "Вставай, жидъ, и давай твою графскую одежду!"

Въ минуту одълся онъ, вычернилъ усы, брови, надълъ на темя маленькую темную шапочку, —и никто бы изъ самыхъ близкихъ къ нему козаковъ не могъ узнать его. По виду ему казалось не болье тридцати пяти льтъ. Здоровый румянецъ игралъ на его щекахъ, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотомъ, очень шла къ нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось въ городъ съ коробкою въ рукахъ. Бульба и Янкель пришли къ строенію, имъвшему видъ сидящей цапли. Оно было низкое, огромное, почернъвшее, и съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста, длинная, узкая башня, наверху которой торчалъ кусокъ крыши. Это строеніе отправляло множество разныхъ должностей: тутъ были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный судъ. Наши путники вошли въ ворота и очутились среди пространной залы или крытаго двора. Около тысячи человъкъ спали вмъстъ. Прямо шла низенькая дверь, передъ которой сидъвшіе двое часовыхъ играли въ какую-то игру, состоявшую въ томъ, что одинъ другого билъ двумя пальцами по ладэни. Они мало обратили вниманія на пришедшихъ и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказалъ: "Это мы; слышите, паны: это мы".

"Ступайте!" говорилъ одинъ изъ нихъ, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятія отъ него ударовъ.

Они вступили въ коридоръ, узкій и темный, который опять привелъ ихъ въ такую же залу съ маленькими окошками вверху. "Кто идетъ?" закричало нѣсколько голосовъ, и Тарасъ увидѣлъ порядочное количество воиновъ въ полномъ вооруженіи. "Намъ никого не велѣно пускать".

"Это мы!" кричалъ Янкель: "ей-Богу, мы, ясные паны!" Но никто не хотълъ слушать. Къ счастью, въ это время подошелъ какой-то толстякъ, который, по всъмъ примътамъ, казался начальникомъ, потому что ругался сильнъе всъхъ.

"Панъ, это жъ мы; вы уже знаете насъ, и панъ графъ еще будетъ благодарить".



"Пропустите, сто дьяволовъ чортовой маткѣ! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидалъ и не собачился на полу..."

Продолженія красноръчиваго приказа уже не слышали путники. "Это мы, это я, это свой!" говорилъ Янкель, встръчаясь со всякимъ.

"А что, можно теперь?" спросилъ онъ одного изъ сторожей, когда они, наконецъ, подошли къ тому мѣсту, гдѣ коридоръ уже оканчивался.

"Можно; но только не знаю, пропустятъ ли васъ въ самую тюрьму. Теперь уже нѣтъ Яна: вмѣсто его стоитъ другой", отвѣчалъ часовой.

"Ай, ай", произнесъ тихо жидъ: "это скверно, любезный панъ!"

"Веди!" произнесъ упрямо Тарасъ. Жидъ повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху остріемъ, стоялъ гайдукъ, съ усами въ три яруса. Верхній ярусъ усовъ шелъ назадъ, другой прямо впередъ, третій внизъ, что дѣлало его очень похожимъ на кота.

Жидъ съежился въ три погибели и почти бокомъ подошелъ къ нему. "Ваша ясновельможность! Ясновельможный панъ!"

"Ты, жидъ, это мнѣ говоришь?"

"Вамъ, ясновельможный панъ".

"Гм... а я, просто, гайдукъ!" сказалъ трехъярусный усачъ съ повеселъвшими глазами,

"А я, ей-Богу, думалъ, что это самъ воевода. Ай, ай, ай..." При этомъ жидъ покрутилъ головою и разставилъ пальцы. "Ай, какой важный видъ! Ей-Богу, полковникъ, совсѣмъ полковникъ! Вотъ еще бы только на палецъ прибавить, то и полковникъ! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скораго, какъ муха, да и пусть муштруетъ полки!"

Гайдукъ поправилъ нижній ярусъ усовъ своихъ, при чемъ глаза его совершенно развеселились.

"Что за народъ военный!" продолжалъ жидъ: "охъ, вей миръ, что за народъ хорошій! Шнурочки, бляшечки... такъ отъ нихъ блеститъ, какъ отъ солнца; а цурки, гдѣ только увидятъ военныхъ... ай, ай..." Жидъ опять покрутилъ головою.

Гайдукъ завилъ рукою верхніе усы и пропустилъ сквозь зубы звукъ, нѣсколько похожій на лошадиное ржаніе.

"Прошу пана оказать услугу!" произнесъ жидъ: "вотъ князь пріѣхалъ изъ чужого края, хочетъ посмотрѣть на козаковъ. Онъ еще сроду не видѣлъ, что это за народъ козаки".

Появленіе иностранныхъ графовъ и бароновъ было въ Польшъ довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы един-





ственно любопытствомъ посмотръть этотъ почти полуазіатскій уголъ Европы; Московію и Украйну они почитали уже находящимися въ Азіи. И потому гайдукъ, поклонившись довольно низко, почелъ приличнымъ прибавить нѣсколько словъ отъ себя:

"Я не знаю, ваша ясновельможность", говорилъ онъ: "зачъмъ вамъ хочется смотръть ихъ. Это собаки, а не люди. И въра у нихъ такая, что никто не уважаетъ".

"Врешь ты, чортовъ сынъ!" сказалъ Бульба: "самъ ты собака! Какъ ты смѣешь говорить, что нашу вѣру не уважаютъ? Это вашу еретическую въру не уважаютъ! "

"Эге-ге!" сказалъ гайдукъ: "а я знаю, пріятель, ты кто: ты самъ изъ тъхъ, которые уже сидятъ у меня. Постой же, я позову сюда нашихъ".

Тарасъ увидълъ свою неосторожность, но упрямство и досада помъщали ему подумать о томъ, какъ бы исправить ее. Къ счастію, Янкель въ ту же минуту успълъ подвернуться.

"Ясновельможный панъ! какъ же можно, чтобы графъ да былъ козакъ? А если бы онъ былъ козакъ, то гдъ бы онъ досталъ такое платье и такой видъ графскій?"

"Разсказывай себъ!.." И гайдукъ уже растворилъ было широкій ротъ свой, чтобы крикнуть.

"Ваше королевское величество! молчите! молчите, ради Бога! « закричалъ Янкель. "Молчите! Мы ужъ вамъ за это заплатимъ такъ, какъ еще никогда и не видъли, мы дадимъ вамъ два золотыхъ червонца".

"Эге! два червонца! Два червонца мнѣ ни по чемъ: я цырюльнику даю два червонца за то, чтобы мнѣ только половину бороды выбрилъ. Сто червонныхъ давай, жидъ! "Тутъ гайдукъ закрутилъ верхніе усы. "А какъ не дашь ста червонныхъ, сейчасъ закричу! "

"И на что бы такъ много?" горестно сказалъ поблъднъвшій жидъ, развязывая кожаный мѣшокъ свой; но онъ счастливъ былъ, что въ его кошелькъ не было болъе и что гайдукъ далъе ста не умълъ считать.

"Панъ, панъ! уйдемъ скорѣе! Видите, какой тутъ нехорошій народъ! сказалъ Янкель, замътивши, что гайдукъ перебиралъ на рукѣ деньги, какъ бы жалѣя о томъ, что не запросилъ болѣе.

"Что жъ ты, чортовъ гайдукъ", сказалъ Бульба: "деньги взялъ, а показать и не думаешь? Нътъ, ты долженъ показать. Ужъ когда деньги получилъ, то ты не въ правѣ теперь отказать ...

"Ступайте, ступайте къ дьяволу! а не то я сію минуту дамъ знать, и васъ тутъ... Уносите скорве ноги, говорю я вамъ! "

"Панъ! Панъ! пойдемъ, ей-Богу, пойдемъ! Цуръ имъ! Пусть



имъ приснится такое, что плевать нужно", кричалъ бѣдный Янкель.

Бульба медленно, потупивъ голову, оборотился и шелъ назадъ, преслъдуемый укорами Янкеля, котораго ъла грусть при мысли о даромъ потерянныхъ червонцахъ.

"И на что бы трогать! Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народъ, что не можетъ не браниться! Охъ, вей миръ, какое счастіе посылаетъ Богъ людямъ! Сто червонцевъ за то только, что прогналъ насъ. А нашъ братъ: ему и пейсики оборвутъ, и изъ морды сдълаютъ такое, что и глядъть не можно, а никто не дастъ ста червонныхъ. О, Боже мой! Боже милосердый!"

Но неудача эта гораздо болѣе имѣла вліянія на Бульбу; она выражалась пожирающимъ пламенемъ въ его глазахъ.

"Пойдемъ!" сказалъ онъ вдругъ, какъ бы встряхнувшись: пойдемъ на площадь. Я хочу посмотръть, какъ его будутъ мучить.".

"Ой, панъ! зачъмъ ходить? Въдь намъ этимъ не помочь уже".

"Пойдемъ!" упрямо сказалъ Бульба, и жидъ, какъ нянька, вздыхая, побрелъ вслъдъ за нимъ.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народъ валилъ туда со всъхъ сторонъ. Въ тогдашній грубый въкъ это составляло одно изъ занимательнъйшихъ зрълищъ не только для черни, но и для высшихъ классовъ. Множество старухъ, самыхъ набожныхъ, множество молодыхъ дъвушекъ и женщинъ, самыхъ трусливыхъ, которымъ послъ всю ночь грезились окровавленные трупы, которыя кричали спросонья такъ громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусаръ, не пропускали, однако же, случая, полюбопытствовать. "Ахъ, какое мученье! кричали изъ нихъ многія съ истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однако же простаивали иногда довольно времени. Иной, и ротъ разинувъ, и руки вытянувъ впередъ, желалъ бы вскочить всѣмъ на головы, чтобы оттуда посмотръть повиднъе. Изъ толпы узкихъ, небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовывалъ свое толстое лицо мясникъ, наблюдалъ весь процессъ съ видомъ знатока и разговаривалъ односложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, котораго называлъ кумомъ, потому что въ праздничный день напивался съ нимъ въ одномъ шинкъ. Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали пари; но большая часть была такихъ, которые на весь міръ и на все, что ни случается на свътъ, смотрятъ, ковыряя пальцемъ въ своемъ носу. На переднемъ планъ, возлъ самыхъ усачей, составлявшихъ городовую гвардію, стоялъ молодой шляхтичъ, или казавшійся шляхтичемъ, въ военномъ костюмѣ, который надълъ на себя ръшительно все, что у него ни было, такъ что на его квартиръ оставалась только изодранная рубашка



да старые сапоги. Двъ цъпочки, одна сверхъ другой, висъли у

него на шев съ какимъ-то дукатомъ. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзысею, и безпрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замаралъ ея шелковаго платья. Онъ ей растолковалъ совершенно все, такъ что уже ръшительно не можно было ничего прибавить. "Вотъ это, душечка Юзыся", говорилъ онъ: народъ, что вы видите, пришелъ за тъмъ, чтобы посмотръть, какъ будутъ казнить преступниковъ. А вотъ тотъ, душечка, что, вы видите, держитъ въ рукахъ съкиру и другіе инструменты, то палачъ, и онъ будетъ казнить. И какъ начнетъ колесовать и другія дълать муки, то преступникъ еще будетъ живъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ, душечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но какъ только отрубятъ голову, тогда ему не можно будетъ ни кричать, ни ѣсть, ни пить, оттого что у него, душечка, уже больше не будетъ головы". И Юзыся все это слушала со страхомъ и любопытствомъ. Крыши домовъ были усъяны народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престранныя рожи въ усахъ и въ чемъ-то похожемъ на чепчики. На балконахъ, подъ балдахинами, сидъло аристократство. Хорошенькая ручка смѣющейся, блистающей, какъ бѣлый сахаръ, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядъли съ важнымъ видомъ. Холопъ, въ блестящемъ убранствѣ, съ откидными назадъ рукавами, разносилъ тутъ же разные напитки и съъстное. Часто шалунья съ черными глазами, схативши свътлою ручкою своею пирожное и плоды, кидала въ народъ. Толпа голодныхъ рыцарей подставляла на подхватъ свои шапки, и какой-нибудь высокій шляхтичъ, высунувшійся изъ толпы своею головою, въ полиняломъ красномъ кунтушъ съ почернъвшими золотыми шнурками, хваталъ первый, съ помощью длинныхъ рукъ, цъловалъ полученную добычу, прижималъ ее къ сердцу и потомъ клалъ въ ротъ. Соколъ, висъвшій въ золотой клѣткѣ подъ балкономъ, былъ также зрителемъ: перегнувши на-бокъ носъ и поднявши лапу, онъ, съ своей стороны, разсматривалъ также внимательно народъ. Но толпа вдругъ зашумъла, и со всъхъ сторонъ раздались голоса: "Ведутъ! ведутъ! казаки!"

Они шли съ открытыми головами, съ длинными чубами; бороды у нихъ были отпущены. Они шли ни боязливо, ни угрюмо, но съ какою-то тихою горделивостью; ихъ платья изъ дорогого сукна износились и болтались на нихъ ветхими лоскутьями; они не глядъли и не кланялись народу. Впереди всъхъ шелъ Остапъ.

Что почувствовалъ старый Тарасъ, когда увидѣлъ своего Остапа? Что было тогда въ его сердцѣ? Онъ глядѣлъ на него изъ толпы и не проронилъ ни одного движенія его. Они при-



близились уже къ лобному мъсту. Остапъ остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Онъ глянулъ на своихъ, поднялъ руку вверхъ и произнесъ громко: "Дай же, Боже, чтобы всъ, какіе тутъ ни стоятъ еретики, не услышали, нечестивые, какъ мучится христіанинъ! чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвилъ ни одного слова! Послъ этого онъ приблизился къ эшафоту.

"Добре, сынку, добре!" сказалъ тихо Бульба и уставилъ въ землю свою съдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему увязали руки и ноги въ нарочно сдъланные станки, и... Не будемъ смущать читателей картиною адскихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ поднялись бы ихъ волосы. Онъ были порожденія тогдашняго грубаго, свиръпаго въка, когда человъкъ велъ еще кровавую жизнь однихъ воинскихъ подвиговъ и закалился въ ней душою, не чуя человъчества. Напрасно нъкоторые, немногіе, бывшіе исключеніями изъ въка, являлись противниками сихъ ужасныхъ мъръ. Напрасно король и многіе рыцари, просвѣтленные умомъ и душой, представляли, что подобная жестокость наказаній можетъ только разжечь мщеніе козацкой націи. Но власть короля и умныхъ мнѣній была ничто передъ безпорядкомъ и дерзкой волею государственныхъ магнатовъ, которые своею необдуманностью, непостижимымъ отсутствіемъ всякой дальновидности, дътскимъ самолюбіемъ и ничтожною гордостью превратили сеймъ въ сатиру на правленіе. — Остапъ выносилъ терзанія и пытки, какъ исполинъ. Ни крика, ни стона не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на рукахъ и ногахъ кости, когда ужасный хряскъ ихъ послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда паненки отворотили глаза свои,---ничто похожее на стонъ не вырвалось изъ устъ его, не дрогнулось лицо его. Тарасъ стоялъ въ толпѣ, потупивъ голову и въ то же время гордо приподнявъ очи, и одобрительно только говорилъ: "Добре, сынку, добре!"

Но когда подвели его къ послъднимъ смертнымъ мукамъ, казалось, какъ будто стала подаваться его сила. И повелъ онъ очами вокругъ себя: Боже! все невъдомыя, все чужія лица! Хоть бы кто-нибудь изъ близкихъ присутствовалъ при его смерти! Онъ не хотълъ бы слышать рыданій и сокрушенія слабой матери или безумныхъ воплей супруги, исторгающей волосы и біющей себя въ бѣлыя груди; хотѣлъ бы онъ теперь увидѣть твердаго мужа, который бы разумнымъ словомъ освъжилъ его и утъщилъ при кончинъ. И упалъ онъ силою и выкликнулъ въ душевной немощи: "Батько! гдъ ты? Слышишь ли ты все это?.."

"Слышу!" раздалось среди всеобщей тишины, и весь мил-



ліонъ народа въ одно время вздрогнулъ. Часть военныхъ всадниковъ бросилась заботливо разсматривать толпы народа. Янкель поблъднълъ, какъ смерть; и когда всадники немного отдалились отъ него, онъ со страхомъ оборотился назадъ, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возлѣ него не было: его и слѣдъ простылъ.

## XII.

Отыскался слѣдъ Тарасовъ. Сто двадцать тысячъ козацкаго войска показалось на границахъ Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отрядъ, выступившій на добычу или на угонъ за татарами. Нътъ, поднялась вся нація, ибо переполнилось терпъніе народа, поднялась отомстить за посмъянье правъ своихъ, за позорное униженіе своихъ нравовъ, за оскорбленіе въры предковъ и святого обычая, за посрамленіе церквей, за безчинства чужеземныхъ пановъ, за угнетенье, за унію, за позорное владычество жидовства на христіанской землѣ, за все, что копило и сугубило съ давнихъ временъ суровую ненависть козаковъ. Молодой, но сильный духомъ гетьманъ Остраница предводилъ всею несмътной козацкой силою. Возлъ былъ виденъ престарълый, опытный товарищъ его и совътникъ Гуня. Восемь полковниковъ вели двадцатитысячные полки. Два генеральные есаула и генеральный бунчужный ъхали вслъдъ за гетьманомъ. Генеральный хорунжій предводилъ главное знамя; много другихъ хоругвей и знаменъ развъвались вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было другихъ чиновъ полковыхъ: обозныхъ, войсковыхъ товарищей, полковыхъ писарей, и съ ними пъшихъ и конныхъ отрядовъ; почти столько же, сколько было рейстровыхъ козаковъ, набралось охочекомонныхъ и вольныхъ. Отовсюду поднялись козаки: отъ Чигирина, отъ Переяслава, отъ Батурина, отъ Глухова, отъ низовой стороны Днѣпровской и отъ всъхъ его верховій и острововъ. Безъ счету кони и несмътные таборы телъгъ тянулись по полямъ. И между тъми-то козаками, между тѣми восемью полками отборнѣе всѣхъ былъ одинъ полкъ, и полкомъ тѣмъ предводилъ Тарасъ Бульба. Все давало ему перевъсъ передъ другими: и преклонныя лъта, и опытность, и умънье двигать своимъ войскомъ, и сильнъйшая всъхъ ненависть къ врагамъ. Даже самимъ козакамъ казалась чрезмърною его безпощадная свиръпость и жестокость. Только огонь да висълицу опредъляла съдая голова его, и совътъ его въ войсковомъ совътъ дышалъ только однимъ истребленіемъ.



Нечего описывать всъхъ битвъ, гдъ показали себя козаки, ни всего постепеннаго хода кампаніи: все это внесено въ лѣтописныя страницы. Извъстно, какова въ русской землъ война, поднятая за въру: нътъ силы сильнъе въры. Непреоборима и грозна она, какъ нерукотворная скала среди бурнаго, въчноизмънчиваго моря. Изъ самой средины морского дна возноситъ она къ небесамъ непроломныя свои стѣны, вся созданная изъ одного цъльнаго, сплошного камня. Отвсюду видна она и глядитъ прямо въ очи мимобъгущимъ волнамъ. И горе кораблю, который нанесется на нее! Въ щепы летятъ безсильныя его снасти, тонетъ и ломится въ прахъ все, что ни есть на нихъ, жалкимъ крикомъ погибающихъ оглашается пораженный воздухъ.

Въ лѣтописныхъ страницахъ изображено подробно, какъ бѣжали польскіе гарнизоны изъ освобождаемыхъ городовъ; какъ были перевъшаны безсовъстные арендаторы-жиды; какъ слабъ былъ коронный гетьманъ Николай Потоцкій съ многочисленною своею армією противъ этой неопреодолимой силы; какъ, разбитый, преслѣдуемый, перетопилъ онъ въ небольшой рѣчкѣ лучшую часть своего войска; какъ облегли его въ небольшомъ мъстечкъ Полонномъ грозные козацкіе полки, и какъ, приведенный въ крайность, польскій гетьманъ клятвенно объщалъ полное удовлетвореніе во всемъ со стороны короля и государственныхъ чиновъ и возвращение всъхъ прежнихъ правъ и преимуществъ. Но не такіе были козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкій не красовался. бы больше на шеститысячномъ своемъ аргамакѣ, привлекая взоры знатныхъ паннъ и зависть дворянства, не шумълъ бы на сеймахъ, задавая роскошные пиры сенаторамъ, если бы не спасло его находившееся въ мъстечкъ русское духовенство. Когда вышли навстръчу всъ попы въ свътлыхъ золотыхъ ризахъ, неся иконы и кресты, и впереди самъ архіерей съ крестомъ въ рукѣ и въ пастырской митръ, преклонили козаки всъ свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, ниже самого короля, но противъ своей церкви христіанской не посмѣли и уважили свое духовенство. Согласился гетьманъ вмъстъ съ полковниками отпустить Потоцкаго, взявши съ него клятвенную присягу оставить на свободъ всъ христіанскія церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды козацкому воинству. Одинъ только полковникъ не согласился на такой миръ. Тотъ одинъ былъ Тарасъ. Вырвалъ онъ клокъ волосъ изъ головы своей и воскликнулъ:

"Эй, гетьманъ и полковники! не сдълайте такого бабьяго дъла! не върьте ляхамъ: продадутъ псяюхи! " Когда же полковой



писарь подалъ условіе, и гетьманъ приложилъ свою властную

"А вы, хлопцы!" продолжалъ онъ, обратившись къ своимъ: "кто изъ васъ хочетъ умирать своею смертью, — не по запечьямъ и бабьимъ лежанкамъ, не пьяными подъ заборомъ у шинка, подобно всякой падали, а честной козацкой смертью, всѣмъ на одной постели, какъ женихъ съ невѣстою? Или, можетъ-быть, хотите воротиться домой, да оборотиться въ недовѣрковъ, да возить на своихъ спинахъ польскихъ ксендзовъ?"

"За тобою, пане полковнику! за тобою!" вскрикнули всѣ, которые были въ Тарасовомъ полку, и къ нимъ перебѣжало не мало другихъ.

"А коли за мною, такъ за мною же!"—сказалъ Тарасъ, надвинулъ глубже на голову себѣ шапку, грозно взглянулъ на всѣхъ остававшихся, оправился на конѣ своемъ и крикнулъ своимъ: "Не попрекнетъ же никто насъ обидной рѣчью! А ну, гайда, хлопцы, въ гости къ католикамъ!" И вслѣдъ затѣмъ ударилъ онъ по коню, и потянулся за нимъ таборъ изъ ста телѣгъ, и съ ними много было козацкихъ конниковъ и пѣхоты, и, оборотясь, грозилъ взоромъ всѣмъ остававшимся,— и гнѣвенъ былъ взоръ его. Никто не посмѣлъ остановить ихъ. Въ виду всего воинства уходилъ полкъ, и долго еще оборачивался Тарасъ и все грозилъ.

Смутны стояли гетьманъ и полковники, задумались всѣ и молчали долго, какъ будто тѣснимые какимъ-то тяжелымъ предвѣстіемъ. Не даромъ провѣщалъ Тарасъ: такъ все и сбылось, какъ онъ провѣщалъ. Немного времени спустя послѣ вѣроломнаго поступка подъ Каневымъ вздернута была голова гетьмана на колъ вмѣстѣ со многими изъ первѣйшихъ сановниковъ.



А что же Тарасъ? А Тарасъ гулялъ по всей Польшъ съ своимъ полкомъ, выжегъ восемнадцать мъстечекъ, близъ сорока костеловъ и уже доходилъ до Кракова. Много избилъ онъ всякой шляхты, разграбилъ богатъйшіе и лучшіе замки: распечатали и поразливали по землъ козаки въковые меды и вина, сохранно сберегавшіеся въ панскихъ погребахъ; изрубили и пережгли дорогія сукна, одежды и утвари, находимыя въ кладовыхъ. "Ничего не жалъйте! повторялъ только Тарасъ. Не уважили козаки чернобровыхъ паненокъ, бълогрудыхъ, свътлоликихъ дъвицъ; у самыхъ алтарей не могли спастись онъ: зажигалъ ихъ Тарасъ вмъстъ съ алтарями. Не однъ бълоснъжныя руки подымались изъ огнистаго пламени къ небесамъ, сопровождаемыя жалкими криками, отъ которыхъ подвигнулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы отъ жалости долу. Но не внимали ничему жестокіе козаки и, поднимая копьями съ улицъ младенцевъ ихъ, кидали къ нимъ же въ пламя. "Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по Остапъ! приговаривалъ только Тарасъ. И такія поминки по Остапъ отправлялъ онъ въ каждомъ селеніи, пока польское правительство не увидъло, что поступки Тараса были побольше, чъмъ обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было съ пятью полками поймать непремѣнно Тараса.

Шесть дней уходили казаки проселочными дорогами отъ всъхъ преслъдованій; едва выносили кони необыкновенное бъгство и спасали козаковъ. Но Потоцкій на сей разъ былъ достоинъ возложеннаго порученія; неутомимо преслъдовалъ онъ ихъ и настигъ на берегу Днъстра, гдъ Бульба занялъ для роздыха оставленную развалившуюся кръпость.

Надъ самой кручей у Днъстра-ръки виднълась она своимъ оборваннымъ валомъ и своими развалившимися останками стънъ. Щебнемъ и разбитымъ кирпичомъ усѣяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слетъть внизъ. Тутъ-то, съ двухъ сторонъ, прилежащихъ къ полю, обступилъ его коронный гетьманъ Потоцкій. Четыре дня бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и каменьями. Но истощились запасы и силы, и ръшился Тарасъ пробиться сквозь ряды. И пробились было уже козаки и, можетъ-быть, еще разъ послужили бы имъ върно быстрые кони, какъ вдругъ, среди самаго бъга, остановился Тарасъ и вскрикнулъ: "Стой! выпала люлька съ табакомъ; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьимъ ляхамъ! "И нагнулся старый атаманъ и сталъ отыскивать въ травъ свою люльку съ табакомъ, неотлучную сопутницу на моряхъ и на сушѣ, и въ походахъ, и дома. А тъмъ временемъ набъжала вдругъ ватага и схватила его подъ могучія плечи. Двинулся было онъ всѣми



членами, но уже не посыпались на землю, какъ бывало прежде, схватившіе его гайдуки. "Эхъ, старость, старость!" сказалъ онъ, и заплакалъ дебелый старый козакъ. Но не старость была виною: сила одолъла силу. Мало не тридцать человъкъ повисло у него по рукамъ и по ногамъ. "Попалась, ворона!" кричали ляхи. "Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собакъ, лучшую честь воздать . И присудили, съ гетьманскаго разръщенья, сжечь его живого въ виду всъхъ. Тутъ же стояло нагое дерево, вершину котораго разбило громомъ. Притянули его желъзными цъпями къ древесному стволу, гвоздемъ прибили ему руки и, приподнявъ его повыше, чтобы отвсюду былъ виденъ козакъ, принялись тутъ же раскладывать подъ деревомъ костеръ. Но не на костеръ глядълъ Тарасъ, не объ огнъ онъ думалъ, которымъ собирались жечь его; глядълъ онъ, сердечный, въ ту сторону, гдъ отстръливались козаки: ему съ высоты все было видно, какъ на ладони. "Занимайте, хлопцы, занимайте скоръе", кричалъ онъ, "горку, что за лѣсомъ: туда не подступятъ они!" Но вѣтеръ не донесъ его словъ. "Вотъ пропадутъ, пропадутъ ни за что!" говорилъ онъ отчаянно и взглянулъ внизъ, гдъ сверкалъ Днѣстръ. Радость блеснула въ очахъ его. Онъ увидѣлъ выдвинувшіяся изъ-за кустарника четыре кормы, собралъ всю силу голоса и зычно закричалъ: "Къ берегу! къ берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, что нальво. У берега стоятъ челны, всъ забирайте, чтобы не было погони!"

На этотъ разъ вътеръ дунулъ съ другой стороны, и всъ слова были услышаны козаками. Но за такой совътъ достался ему тутъ же ударъ обухомъ по головъ, который переворотилъ все въ глазахъ его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а ужъ погоня за плечами. Видятъ: путается и загибается дорожка и много даетъ въ сторону извивовъ. "А, товарищи! не куды пошло! сказали всъ, остановились на мигъ, подняли свои нагайки, свистнули, —и татарскіе ихъ кони, отдълившись отъ земли, распластавшись въ воздухъ, какъ змъи, перелетъли черезъ пропасть и бултыхнули прямо въ Днъстръ. Двое только не достали до ръки, грянулись съ вышины объ каменья, пропали тамъ навъки съ конями, даже не успъвши издать крика. А козаки уже плыли съ конями въ ръкъ и отвязывали челны. Остановились ляхи надъ пропастью, дивясь неслыханному козацкому дълу и думая: прыгать ли имъ, или нѣтъ? Одинъ молодой полковникъ, живая, горячая кровь, родной братъ прекрасной полячки, обворожившей бъднаго Андрія, не подумалъ долго и бросился со всъхъ силъ съ конемъ за козаками: перевернулся три раза въ воздухъ съ конемъ своимъ и прямо грянулся на острые утесы.





"Татарскіе ихъ кони, отдълившись отъ земли, распластавшись въ воздухъ, какъ змъи, перелетъли черезъ пропасть и бултыхнули прямо въ Днъстръ".

Рис. Н. Пирогова.



Въ куски изорвали его острые камни, пропавшаго среди пропасти, и мозгъ его, смѣшавшись съ кровью, обрызгалъ росшіе по неровнымъ стѣнамъ провала кусты.

Когда очнулся Тарасъ Бульба отъ удара и глянулъ на Днѣстръ, уже козаки были на челнахъ и гребли веслами; пули сыпались на нихъ сверху, но не доставали. И вспыхнули радостныя очи у стараго атамана.

"Прощайте, товарищи! " кричалъ онъ имъ сверху: "вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да корошенько погуляйте! Что, взяли, чортовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свѣтѣ, чего бы побоялся козакъ? Постойте же, придетъ время, будетъ время, узнаете вы, что такое православная русская вѣра! Уже и теперь чуютъ дальніе и близкіе народы: подымется изъ русской земли свой царь и не будетъ въ мірѣ силы, которая бы не покорилась ему!... " А уже огонь подымался надъ костромъ, захватывалъ его ноги и разостлался пламенемъ по дереву... Да развѣ найдутся на свѣтѣ такіе огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Не малая рѣка Днѣстръ, и много на ней заводьевъ, рѣчныхъ густыхъ камышей, отмелей и глубокодонныхъ мѣстъ; блеститъ рѣчное зеркало, оглашенное звонкимъ ячаньемъ лебедей, и гордый гоголь быстро несется по немъ, и много куликовъ, краснозобыхъ курухтановъ и всякихъ иныхъ птицъ въ тростникахъ и на прибрежьяхъ. Козаки живо плыли на узкихъ двухрульныхъ челнахъ, дружно гребли веслами, осторожно миновали отмели, всполашивая подымавшихся птицъ, и говорили про своего атамана.



Какъ только ударялъ въ Кіевъ поутру довольно звонкій семинарскій колоколъ, висъвшій у воротъ Братскаго монастыря, то уже со всего города спъшили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы, съ тетрадями подъ мышкой, брели въ классъ. Грамматики были еще очень малы: идя, толкали другъ друга и бранились между собою самымъ тоненькимъ дискантомъ; они были всѣ почти въ изодранныхъ или запачканныхъ платьяхъ, и карманы ихъ въчно были наполнены всякою дрянью, какъ-то: бабками, свистѣлками, сдѣланными изъ перышекъ, недоъденнымъ пирогомъ, а иногда даже и маленькими воробышками, изъ которыхъ одинъ, вдругъ чиликнувъ среди необыкновенной тишины въ классѣ, доставлялъ своему патрону порядочныя пали въ объ руки, а иногда и вишневыя розги. Риторы шли солиднъе; платья у нихъ были часто совершенно цълы, но зато на лицъ всегда почти бывало какое-нибудь украшеніе. въ видъ риторическаго тропа: или одинъ глазъ уходилъ подъ самый лобъ, или вмѣсто губы цѣлый пузырь, или какая-нибудь другая примъта; эти говорили и божились между собою теноромъ. Философы цълою октавою брали ниже; въ карманахъ ихъ, кромъ кръпкихъ табачныхъ корешковъ, ничего не было. Запасовъ они не дълали никакихъ и все, что попадалось, съъдали тогда же; отъ нихъ слышалась трубка и горълка, иногда такъ далеко, что проходившій мимо ремесленникъ долго еще, остановившись, нюхалъ, какъ гончая собака, воздухъ.



<sup>1)</sup> Вій — есть колоссальное созданіе простонароднаго воображенія. Такимъ именемъ называется у малороссіянъ начальникъ гномовъ, у котораго вѣки на глазахъ идутъ до самой земли. Вся эта повѣсть есть народное преданіе. Я не хотѣлъ ни въ чемъ измѣнить его и разсказываю почти въ такой же простотѣ, какъ слышалъ.

Рынокъ въ это время обыкновенно только что начиналъ шевелиться, и торговки, съ бубликами, булками, арбузными сѣмечками и маковниками, дергали на подхватъ за полы тѣхъ, у которыхъ полы были изъ тонкаго сукна или какой-нибудь бумажной матеріи.

"Паничи, паничи! сюды, сюды! "говорили онъ со всъхъ сторонъ: "ось бублики, маковники, вертычки, буханци хороши! ей-Богу, хороши! на меду! сама пекла!"

Другая, поднявъ что-то длинное, скрученное изъ тъста, кричала: "Ось сосулька! Паничи, купите сосульку!"

"Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная,—и носъ нехорошій, и руки нечистыя"...

Но философовъ и богослововъ онъ боялись задъвать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и притомъ цълою горстью.

По приходѣ въ семинарію, вся толпа размѣщалась по классамъ, находившимся въ низенькихъ, довольно, однако же, просторныхъ комнатахъ съ небольшими окнами, съ широкими дверьми и запачканными скамьями. Классъ наполнялся вдругъ разноголосными жужжаніями: авдиторы выслушивали своихъ учениковъ; звонкій дискантъ грамматика попадалъ какъ разъ въ звонъ стекла, вставленнаго въ маленькія окна, и стекло отвѣчало почти тѣмъ же звукомъ; въ углу гудѣлъ риторъ, котораго ротъ и толстыя губы должны бы принадлежать по крайней мѣрѣ философіи. Онъ гудѣлъ басомъ, и только слышно было издали: "бу, бу, бу"... Авдиторы, слушая урокъ, смотрѣли однимъ глазомъ подъ скамью, гдѣ изъ кармана подчиненнаго бурсака выглядывала булка, или вареникъ, или сѣмена изъ тыквъ.

Когда вся эта ученая толпа успѣвала приходить нѣсколько ранъе, или когда знали, что профессора будутъ позже обыкновеннаго, тогда, со всеобщаго согласія, замышляли бой, и въ этомъ бою должны были участвовать всъ, даже и цензора, обязанные смотръть за порядкомъ и нравственностью всего учащагося сословія. Два богослова обыкновенно різшали, какъ происходить битвъ: каждый ли классъ долженъ стоять за себя особенно, или всъ должны раздълиться на двъ половины: на бурсу и семинарію. Во всякомъ случаѣ грамматики начинали прежде всъхъ, и какъ только вмъшивались риторы, они уже бъжали прочь и становились на возвышеніяхъ наблюдать битву. Потомъ вступала философія съ черными длинными усами, а наконецъ и богословія въ ужасныхъ шароварахъ и съ претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тъмъ, что богословія побивала всъхъ, и философія, почесывая бока, была тъснима въ классъ и помъщалась отдыхать на скамьяхъ. Профессоръ, вхо-



дившій въ классъ и участвовавшій когда-то самъ въ подобныхъ бояхъ, въ одну минуту, по разгорѣвшимся лицамъ своихъ слушателей, узнавалъ, что бой былъ недуренъ, и въ то время, когда онъ сѣкъ розгами по пальцамъ риторику, въ другомъ классѣ другой профессоръ отдълывалъ деревянными лопатками по рукамъ философію. Съ богословами же было поступаемо совершенно другимъ образомъ: имъ, по выраженію профессора богословіи, отсыпалось по мѣрѣ *крупнаго гороху*, что состояло въ коротенькихъ кожаныхъ канчукахъ.

Въ торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домамъ съ вертепами. Иногда разыгрывали комедію, и въ такомъ случав всегда отличался какой-нибудь богословъ, ростомъ мало чъмъ пониже кіевской колокольни, представлявшій Иродіаду или Пентефрію, супругу египетскаго царедворца. Въ награду получали они кусокъ полотна, или мъщокъ проса, или половину варенаго гуся и тому подобное. Весь этотъ ученый народъ, --- какъ семинарія, такъ и бурса, которыя питали какую-то наслъдственную непріязнь между собою, — былъ чрезвычайно бъденъ на средства къ прокормленію и притомъ необыкновенно прожорливъ, такъ что сосчитать, сколько каждый изъ нихъ уписывалъ за вечерею галушекъ, было бы совершенно невозможное дъло, и потому доброхотныя пожертвованія зажиточныхъ владъльцевъ не могли быть достаточны. Тогда сенатъ. состоявшій изъ философовъ и богослововъ, отправлялъ грамматиковъ и риторовъ, подъ предводительствомъ одного философа. а иногда присоединялся и самъ, — съ мѣшками на плечахъ, опустошать чужіе огороды, —и въ бурсь появлялась каша изъ тыквъ. Сенаторы столько объѣдались арбузовъ и дынь, что на другой день авдиторы слышали отъ нихъ, вмъсто одного, два урока: одинъ происходилъ изъ устъ, другой ворчалъ въ сенаторскомъ желудкъ. Бурса и семинарія носили какія-то длинныя подобія сюртуковъ, простиравшихся по сіе время: слово техническое, означавшее дале пятокъ.

Самое торжественное для семинаріи событіе было—вакансіи: время съ іюня мѣсяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домамъ. Тогда всю большую дорогу усъивали грамматики, философы и богословы. Кто не имълъ своего пріюта, тотъ отправлялся къ кому-нибудь изъ товарищей. Философы и богословы отправлялись на кондиціи, то-есть брались учить или приготовлять дътей людей зажиточныхъ, и получали за то въ годъ новые сапоги, а иногда и на сюртукъ. Вся ватага эта тянулась вмъстъ цълымъ таборомъ, варила себъ кашу и ночевала въ полъ. Каждый тащилъ за собою мъшокъ, въ которомъ находилась одна рубашка и пара онучъ. Богословы особенно были

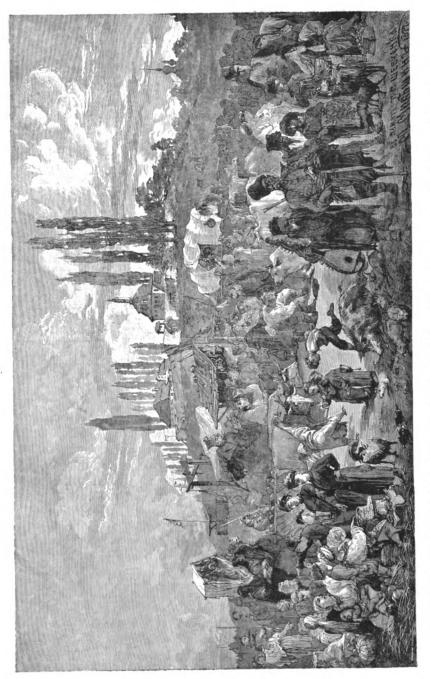

Рис. М. Микъшина. "Паничи, паничи! сюды, сюды!" говорили онъ со всъхъ сторонъ: "ось бублики, маковники"...

Digitized by Google

бережливы и аккуратны: для того, чтобы не износить сапоговъ, они скидали ихъ, въшали на палки и несли на плечахъ, особенно, когда была грязь; тогда они, засучивъ шаровары по колъни, безстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Какъ только завидывали въ сторонъ хуторъ, тотчасъ сворачивали съ большой дороги и, приблизившись къ хатъ, выстроенной поопрятнъе другихъ, становились передъ окнами въ рядъ и во весь ротъ начинали пъть кантъ. Хозяинъ хаты, какой-нибудь старый козакъпоселянинъ, долго ихъ слушалъ, подпершись объими руками. потомъ рыдалъ прегорько и говорилъ, обращаясь къ своей женъ: "Жинко! то, что поютъ школяры, должно-быть очень разумное; вынеси имъ сала и чего-нибудь такого, что у насъ есть". И цѣлая миска варениковъ валилась въ мѣшокъ; порядочный кусъ сала, нъсколько паляницъ, а иногда и связанная курица помъщались вмъстъ. Подкръпившись такимъ запасомъ, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чѣмъ далье, однако же, шли они, тъмъ болье уменьшалась толпа ихъ. Всѣ почти разбродились по домамъ и оставались тѣ, которые имъли родительскія гнъзда далье другихъ.

Одинъ разъ, во время подобнаго странствованія, три бурсака своротили съ большой дороги въ сторону, съ тѣмъ, чтобы въ первомъ попавшемся хуторѣ запастись провіантомъ, потому что мѣшокъ у нихъ давно уже былъ пустъ. Это были: богословъ Халява, философъ Хома Брутъ и риторъ Тиберій Горобець.

Богословъ былъ рослый, плечистый мужчина и имѣлъ чрезвычайно странный нравъ: все, что ни лежало, бывало, возлѣ него, онъ непремѣнно украдетъ. Въ другомъ случаѣ характеръ его былъ чрезвычайно мраченъ, и когда напивался онъ пьянъ, то прятался въ бурьянѣ, и семинаріи стоило большого труда сыскать его тамъ.

Философъ Хома Брутъ былъ нрава веселаго, любилъ очень лежать и курить люльку; если же пилъ, то непремѣнно нанималъ музыкантовъ и отплясывалъ тропака. Онъ часто пробовалъ крупнаго гороху, но совершенно съ философическимъ равнодушіемъ, говоря, что чему быть, того не миновать.

Риторъ Тиберій Горобець еще не имѣлъ права носить усовъ, пить горѣлки и курить люльки. Онъ носилъ только оселедецъ, и потому характеръ его въ то время еще мало развился; но, судя по большимъ шишкамъ на лбу, съ которыми онъ часто являлся въ классъ, можно было предположить, что изъ него будетъ хорошій воинъ. Богословъ Халява и философъ Хома часто дирали его за чубъ, въ знакъ своего покровительства, и употребляли въ качествѣ депутата.

Былъ уже вечеръ, когда они своротили съ большой дороги;



солнце только что сѣло, и дневная теплота оставалась еще въ воздухѣ. Богословъ и философъ шли молча, куря люльки; риторъ Тиберій Горобець сбивалъ палкою головки съ будяковъ, росшихъ по краямъ дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубовъ и орѣшника, покрывавшими лугъ. Отлогости и небольшія горы, зеленыя и круглыя, какъ куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся въ двухъ мѣстахъ нива съ вызрѣвшимъ житомъ давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже болѣе часа, какъ они минули хлѣбныя полосы, а между тѣмъ имъ не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсѣмъ омрачили небо, и только на западѣ блѣднѣлъ остатокъ алаго сіянія.

"Что за чортъ!" сказалъ философъ Хома Брутъ: "сдавалось совершенно, какъ будто сейчасъ будетъ хуторъ".

Богословъ помолчалъ, поглядълъ по окрестностямъ, потомъ опять взялъ въ ротъ свою люльку, и всѣ продолжали путь.

"Ей-Богу!" сказалъ опять, остановившись, философъ: "ни чортова кулака не видно".

"А, можетъ-быть, далъе и попадется какой-нибудь хуторъ", сказалъ богословъ, не выпуская люльки.

Но между тѣмъ уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшія тучи усилили мрачность и, судя по всѣмъ примѣтамъ, нельзя было ожидать ни звѣздъ, ни мѣсяца. Бурсаки замѣтили, что они сбились съ пути и давно шли не по дорогѣ.

Философъ, пошаривши ногами во всѣ стороны, сказалъ на-конецъ отрывисто: "А гдѣ же дорога?"

Богословъ помолчалъ и, надумавшись, промолвилъ: "Да, ночь темная".

Риторъ отошелъ въ сторону и старался ползкомъ нащупать дорогу, но руки его попадали только въ лисьи норы. Вездѣ была одна степь, по которой, казалось, никто не ѣздилъ.

Путешественники еще сдълали усиліе пройти нъсколько впередъ, но вездъ была та же дичь. Философъ попробовалъ перекликнуться, но голосъ его совершенно заглохъ по сторонамъ и не встрътилъ никакого отвъта. Нъсколько спустя только послышалось слабое стенаніе, похожее на волчій вой.

"Вишь! что тутъ дѣлать?" сказалъ философъ.

"А что? оставаться и заночевать въ полѣ!" сказалъ богословъ и полѣзъ въ карманъ достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философъ не могъ согласиться на это: онъ всегда имѣлъ обыкновеніе упрятать на ночь полпудовую краюху хлѣба и фунта четыре сала и чувствовалъ на этотъ разъ въ желудкѣ своемъ какое-то несносное одиночество. Притомъ, несмотря на веселый нравъ свой, философъ боялся нѣсколько волковъ.



"Нѣтъ, Халява, не можно", сказалъ онъ. "Какъ же, не подкрѣпивъ себя ничѣмъ, растянуться и лечь такъ, какъ собака? Попробуемъ еще: можетъ быть, набредемъ на какое-нибудь жилье, и хоть чарку горѣлки удастся выпить на ночь".

При словъ "горълка", богословъ сплюнулъ въ сторону и промолвилъ: "Оно, конечно, въ полъ оставаться нечего".

Бурсаки пошли впередъ и, къ величайшей радости ихъ, въ отдаленіи почудился лай. Прислушавшись, съ которой стороны, они отправились бодрѣе и, немного пройдя, увидѣли огонекъ.

"Хуторъ! Ей-Богу, хуторъ!" сказалъ философъ.

Предположенія его не обманули: черезъ нѣсколько времени они увидѣли, точно, небольшой хуторокъ, состоявшій изъ двухъ только хатъ, находившихся въ одномъ и томъ же дворѣ. Въ окнахъ свѣтился огонь; десятокъ сливныхъ деревъ торчалъ подъ тыномъ. Взглянувши въ сквозныя дощатыя ворота, бурсаки увидѣли дворъ, установленный чумацкими возами. Звѣзды кое-гдѣ глянули въ это время на небѣ.

"Смотрите же, братцы, не отставать! Во что бы то ни было, а добыть ночлега!"

Три ученые мужа дружно ударили въ ворота и закричали: "Отвори!"

Дверь въ одной хатъ заскрипъла, и минуту спустя бурсаки увидъли передъ собою старуху въ нагольномъ тулупъ.

"Кто тамъ?" закричала она, глухо кашляя.

"Пусти, бабуся, переночевать: сбились съ дороги; такъ въ полѣ скверно, какъ въ голодномъ брюхѣ".

"А что вы за народъ?"

"Да народъ необидчивый: богословъ Халява, философъ Брутъ и риторъ Горобець".

"Не можно", проворчала старуха: "у меня народу полонъ дворъ и всѣ углы въ хатѣ заняты. Куда я васъ дѣну? Да еще все какой рослый и здоровый народъ! Да у меня и хата развалится, когда помѣщу такихъ. Я знаю этихъ философовъ и богослововъ: если такихъ пьяницъ начнешь принимать, то и двора скоро не будетъ. Пошли, пошли! Тутъ вамъ нѣтъ мѣста".

"Умилосердись, бабуся! Какъ же можно, чтобы христіанскія души пропали ни за что, ни про что? Гдѣ хочешь, помѣсти насъ; и если мы что-нибудь, какъ-нибудь того, или какое другое что сдѣлаемъ, то пусть намъ и руки отсохнутъ, и такое будетъ, что Богъ одинъ знаетъ—вотъ что!"

Старуха, казалось, немного смягчилась. "Хорошо", сказала она, какъ бы размышляя: "я впущу васъ, только положу всъхъ въ разныхъ мъстахъ: а то у меня не будетъ спокойно на сердцѣ, когда будете лежать вмъстъ".



"На то твоя воля; не будемъ прекословить", отвъчали бурсаки.

Ворота заскрипъли, и они вошли на дворъ.

"А что, бабуся", сказалъ философъ, идя за старухой: "если бы такъ, какъ говорятъ... Ей-Богу, въ животъ какъ будто кто колесами сталъ ѣздить: съ самаго утра вотъ хоть бы щепка была во рту".

"Вишь, чего захотълъ!" сказала старуха: "нътъ, у меня нътъ ничего такого, и печь не топилась сегодня".

"А мы бы уже за все это", продолжалъ философъ: "расплатились бы завтра какъ слъдуетъ — чистоганомъ. "Да!" продолжалъ онъ тихо: "чорта съ два получишь ты что-нибудь!"

"Ступайте, ступайте! и будьте довольны тѣмъ, что даютъ вамъ. Вотъ чортъ принесъ какихъ нѣжныхъ паничей!"

Философъ Хома пришелъ въ совершенное уныніе отъ такихъ словъ; но вдругъ носъ его почувствовалъ запахъ сушеной рыбы; онъ глянулъ на шаровары богослова, шедшаго съ нимъ рядомъ, и увидѣлъ, что изъ кармана его торчалъ преогромный рыбій хвостъ: богословъ уже успѣлъ подтибрить съ воза цѣлаго карася. И такъ какъ онъ это производилъ не изъ какой-нибудь корысти, но единственно по привычкѣ, и, позабывши совершенно о своемъ карасѣ, уже разглядывалъ, что бы такое стянуть другое, не имѣя намѣренія пропустить даже изломаннаго колеса,— то философъ Хома запустилъ руку въ его карманъ, какъ въ свой собственный, и вытащилъ карася.

Старуха размѣстила бурсаковъ: ритора положила въ хатѣ, богослова заперла въ пустую комору, философу отвела тоже пустой овечій хлѣвъ.

Философъ, оставшись одинъ, въ одну минуту съѣлъ карася, осмотрѣлъ плетеныя стѣны хлѣва, толкнулъ ногою въ морду просунувшуюся изъ другого хлѣва любопытную свинью и поворотился на правый бокъ, чтобы заснуть мертвецки. Вдругъ низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла въ хлѣвъ.

"А что, бабуся, чего тебъ нужно?" сказалъ философъ.

Но старуха шла прямо къ нему съ распростертыми руками.

"Эге, ге!" подумалъ философъ. "Только нѣтъ, голубушка, устарѣла!"

Онъ отодвинулся немного подальше, но старуха, безъ церемоніи, опять подошла къ нему.

"Слушай, бабуся!" сказалъ философъ: "теперь постъ; а я такой человъкъ, что и за тысячу золотыхъ не захочу оскоромиться".

Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова. Философу сдълалось страшно, особливо, когда онъ замътилъ, что глаза ея сверкнули какимъто необыкновеннымъ бле-



скомъ. "Бабуся! что ты? Ступай, ступай себъ съ Богомъ!" закричалъ онъ.

Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.

Онъ вскочилъ на ноги, съ намъреніемъ бъжать; но старуха стала въ дверяхъ, вперила на него сверкающіе глаза и снова начала подходить къ нему.

Философъ хотълъ оттолкнуть ее руками, но, къ удивленію, замътилъ, что руки его не могутъ приподняться, ноги не двигались; и онъ съ ужасомъ увидълъ, что даже голосъ не звучалъ изъ устъ его: слова безъ звука шевелились на губахъ. Онъ слышалъ только, какъ билось его сердце; онъ видълъ, какъ старуха подошла къ нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила съ быстротою кошки къ нему на спину, ударила его метлою по боку, и онъ, подпрыгивая, какъ верховой конь, понесъ ее на плечахъ своихъ. Все это случилось такъ быстро, что философъ едва могъ опомниться и схватилъ обѣими руками себя за колѣни, желая удержать ноги; но онѣ, къ величайшему изумленію его, подымались противъ воли и производили скачки быстрѣе черкесскаго бѣгуна. Когда уже минули они хуторъ и и передъ ними открылась ровная лощина, а въ сторонѣ потянулся черный, какъ уголь, лъсъ, тогда только сказалъ онъ самъ въ себъ: "Эге, да это въдьма!"

Обращенный мѣсячный серпъ свѣтлѣлъ на небѣ. Робкое полночное сіяніе, какъ сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось по землъ. Лъса, луга, небо, долины-все, казалось, какъ будто спало съ открытыми глазами; вътеръ хоть бы разъ вспорхнулъ гдъ-нибудь; въ ночной свъжести было что-то влажно-теплое; тъни отъ деревъ и кустовъ, какъ кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину: такая была ночь, когда философъ Хома Брутъ скакалъ съ непонятнымъ всадникомъ на спинъ. Онъ чувствовалъ какое - то томительное, непріятное и вмѣстѣ сладкое чувство, подступавшее къ его сердцу. Онъ опустилъ голову внизъ и видълъ, что трава, бывшая почти подъ ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверхъ ея находилась прозрачная, какъ горный ключъ, вода, и трава казалась дномъ какого-то свътлаго, прозрачнаго до самой глубины моря; по крайней мъръ онъ видълъ ясно, какъ онъ отражался въ немъ вмъстъ съ сидъвшею на спинъ старухою. Онъ видълъ, какъ, вмъсто мъсяца, свътило тамъ какое - то солнце; онъ слышалъ, какъ голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенъли; онъ видълъ, какъ изъ-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная изъ блеска и трепета. Она оборотилась къ нему, — и вотъ ея лицо, съ глазами свътлыми, сверкающими, острыми, съ пъніемъ, вторгавшимся



душу, уже приближалось къ нему, уже было на поверхности и, задрожавъ сверкающимъ смѣхомъ, удалялось; и вотъ она опрокинулась на спину,— и облачныя перси ея, матовыя, какъ фарфоръ, непокрытый глазурью, просвѣчивали предъ солнцемъ по краямъ своей бѣлой, эластически-нѣжной окружности. Вода, въ въ видѣ маленькихъ пузырьковъ, какъ бисеръ, обсыпала ихъ. Она вся дрожитъ и смѣется въ водѣ.

Видитъ ли онъ это, или не видитъ? Наяву ли это, или снится? Но тамъ что? вѣтеръ или музыка? звенитъ, звенитъ и вьется, и подступаетъ, и вонзается въ душу какою-то нестерпимою трелью...

"Что это?" думалъ философъ Хома Брутъ, глядя внизъ, несясь во всю прыть. Потъ катился съ него градомъ. Онъ чувствовалъ бѣсовски - сладкое чувство, онъ чувствовалъ какое - то пронзающее, какое - то томительно - страшное наслажденіе. Ему часто казалось, какъ будто сердца уже вовсе не было у него, и онъ со страхомъ хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, онъ началъ припоминать всѣ, какія только зналъ, молитвы. Онъ перебиралъ всѣ заклятія противъ духовъ, и вдругъ почувствовалъ какое - то освѣженіе; чувствовалъ, что шагъ его начиналъ становиться лѣнивѣе, вѣдьма какъ - то слабѣе держалась на спинѣ его, густая трава касалась его, и уже онъ не видѣлъ въ ней ничего необыкновеннаго. Свѣтлый серпъ свѣтилъ на небѣ.

"Хорошо же!" подумалъ про себя философъ Хома и началъ почти вслухъ произносить заклятія. Наконецъ, съ быстротою молніи выпрыгнулъ изъ-подъ старухи и вскочилъ въ свою очередь къ ней на спину. Старуха мелкимъ дробнымъ шагомъ побъжала такъ быстро, что всадникъ едва могъ переводить духъ свой. Земля чуть мелькала подъ нимъ; все было ясно при мѣсячномъ, хотя и неполномъ свътъ; долины были гладки; но все отъ быстроты мелькало неясно и сбивчиво въ его глазахъ. Онъ схватилъ лежавшее на дорогъ полъно и началъ имъ со всъхъ силъ колотить старуху. Дикіе вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потомъ становились слабъе, пріятнъе, чище, и потомъ уже тихо, едва звенѣли, какъ тонкіе серебряные колокольчики, и заронялись ему въ душу; и невольно мелькнула въ головъ мысль: точно ли это старуха? "Охъ, не могу больше!" произнесла она въ изнеможеніи и упала на землю.

Онъ сталъ на ноги и посмотрѣлъ ей въ очи (разсвѣтъ загорался, и блестѣли золотыя главы вдали кіевскихъ церквей): передъ нимъ лежитъ красавица съ растрепанною роскошною косою, съ длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами. Безчувственно





Хома Брутъ бъжитъ съ въдьмой на плечахъ.

Рис. М. Микъшина.

отбросила она на объ стороны бълыя нагія руки и стонала, возведя кверху очи, полныя слезъ.

Затрепеталъ, какъ древесный листъ, Хома; жалость и какое-то странное волненіе и робость, невѣдомыя ему самому, овладѣли имъ. Онъ пустился бѣжать во весь духъ. Дорогой билось безпокойно его сердце, и никакъ не могъ онъ истолковать себѣ, что за странное, новое чувство имъ овладѣло. Онъ уже не хотѣлъ болѣе итти на хутора и спѣшилъ въ Кіевъ, раздумывая всю дорогу о такомъ непонятномъ происшествіи.

Бурсаковъ почти никого не было въ городѣ: всѣ разбрелись по хуторамъ, или на кондиціи, или, просто, безъ всякихъ кондицій, потому что по хуторамъ малороссійскимъ можно ѣсть галушки, сыръ, сметану и вареники величиною въ шляпу, не заплативъ гроша денегъ. Большая разъѣхавшаяся хата, въ которой помѣщалась бурса, была рѣшительно пуста, и сколько философъ ни шарилъ во всѣхъ углахъ и даже ощупалъ всѣ дыры и западни въ крышѣ, но нигдѣ не отыскалъ ни куска сала или, по крайней мѣрѣ, стараго книша, что, по обыкновенію, запрятываемо было бурсаками.

Однако же философъ скоро сыскался, какъ поправить свое горе: онъ прошелъ, посвистывая, раза три по рынку, перемигнулся на самомъ концѣ съ какой-то молодою вдовою въ желтомъ очипкѣ, продававшею ленты, ружейную дробь и колеса, и былъ въ тотъ же день накормленъ пшеничными варениками, курицею... и словомъ—перечесть нельзя, что у него было за столомъ, накрытымъ въ маленькомъ глиняномъ домикѣ, среди вишневаго садика. Въ тотъ же самый вечеръ видѣли философа въ корчмѣ: онъ лежалъ на лавкѣ, покуривая, по обыкновенію своему, люльку, и при всѣхъ бросилъ жиду-корчмарю ползолотой. Передъ нимъ стояла кружка. Онъ глядѣлъ на приходившихъ и уходившихъ хладнокровно-довольными глазами и вовсе уже не думалъ о своемъ необыкновенномъ происшествіи.

Между тъмъ распространились вездъ слухи, что дочь одного изъ богатъйшихъ сотниковъ, котораго хуторъ находился въ пятидесяти верстахъ отъ Кіева, возвратилась въ одинъ день съ прогулки вся избитая, едва имъвшая силы добресть до отцовскаго дома, находится при смерти и передъ смертнымъ часомъ изъявила желаніе, чтобы отходную по ней и молитвы въ продолженіе трехъ дней послъ смерти читалъ одинъ изъ кіевскихъ семинаристовъ: Хома Брутъ. Объ этомъ философъ узналъ отъ самого ректора, который нарочно призывалъ его въ свою комнату и объявилъ, чтобы онъ безъ всякаго отлагательства спъ-



шилъ въ дорогу, что именитый сотникъ прислалъ за нимъ на-рочно людей и возокъ.

Философъ вздрогнулъ по какому-то безотчетному чувству, котораго онъ самъ не могъ растолковать себѣ. Темное предчувствіе говорило ему, что ждетъ его что-то недоброе. Самъ не зная почему, объявилъ онъ напрямикъ, что не поѣдетъ.

"Послушай, domine Хома!" сказалъ ректоръ (онъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ объяснялся очень вѣжливо съ своими подчиненными): "тебя никакой чортъ не спрашиваетъ о томъ, хочешь ли ты ѣхать, или не хочешь. Я тебѣ скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спинѣ и по прочему такъ отстегать молодымъ березнякомъ, что и въ баню не нужно будетъ ходить".

Философъ, почесывая слегка за ухомъ, вышелъ, не говоря ни слова, располагая при первомъ удобномъ случаѣ возложить надежду на свои ноги. Въ раздумьи сходилъ онъ съ крутой лѣстницы, приводившей на дворъ, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голосъ ректора, дававшаго приказанія своему ключнику и еще кому-то, вѣроятно, одному изъ посланныхъ за нимъ отъ сотника.

"Благодари пана за крупу и яйца", говорилъ ректоръ: "и скажи, что какъ только будутъ готовы тѣ книги, о которыхъ онъ пишетъ, то я тотчасъ пришлю: я отдалъ ихъ уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторѣ у нихъ, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случаѣ прислалъ бы: здѣсь на базарахъ и нехороша, и дорога. А ты, Явтухъ, дай молодцамъ по чаркѣ горѣлки; да философа привязать, а не то—какъ разъ удеретъ".

"Вишь, чортовъ сынъ!" подумалъ про себя философъ: "пронюхалъ, длинноногій вьюнъ!"

Онъ сошелъ внизъ и увидѣлъ кибитку, которую принялъ было сначала за хлѣбный овинъ на колесахъ. Въ самомъ дѣлѣ, она была такъ же глубока, какъ печь, въ которой обжигаютъ кирпичи. Это былъ обыкновенный краковскій экипажъ, въ какомъ жиды полсотнею отправляются вмѣстѣ съ товарами во всѣ города, гдѣ только слышитъ ихъ носъ ярмарку. Его ожидало человѣкъ шесть здоровыхъ и крѣпкихъ козаковъ, уже нѣсколько пожилыхъ. Свитки изъ тонкого сукна, съ кистями, показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владѣльцу; небольшіе рубцы говорили, что они бывали когда-то на войнѣ не безъ славы.

"Что жъ дѣлать? Чему быть, тому не миновать! подумалъ про себя философъ и, обратившись къ козакамъ, произнесъ громко: "Здравствуйте, братья-товарищи!"



"Будь здоровъ, панъ философъ", отвъчали нъкоторые изъ козаковъ.

"Такъ вотъ это мнѣ приходится сидѣть вмѣстѣ съ вами? А брика знатная! продолжалъ онъ, влѣзая. "Тутъ бы только нанять музыкантовъ, то и танцовать можно".

"Да, соразмѣрный экипажъ!" сказалъ одинъ изъ козаковъ. садясь на облучокъ самъ-другъ съ кучеромъ, завязавшимъ голову тряпицею вмъсто шапки, которую онъ успълъ оставить въ шинкъ. Другіе пять вмъстъ съ философомъ полъзли въ углубленіе и расположились на мъшкахъ, наполненныхъ разною закупкою, сдъланною въ городъ.

"Любопытно бы знать", сказалъ философъ: "если бы, примъромъ, эту брику нагрузить какимъ-нибудь товаромъ, положимъ — солью или желъзными клинами, сколько потребовалось бы тогда коней?"

"Да", сказалъ, помолчавъ, сидѣвшій на облучкѣ козакъ: "достаточное бы число потребовалось коней".

Послъ такого удовлетворительнаго отвъта козакъ почиталъ себя въ правѣ молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотълось узнать обстоятельные, кто таковъ былъ этотъ сотникъ, каковъ его нравъ, что слышно о его дочкъ, которая такимъ необыкновеннымъ образомъ возвратилась домой и находилась при смерти и которой исторія связалась теперь съ его собственною, какъ у нихъ и что дълается въ домъ. Онъ обращался къ нимъ съ вопросами; но козаки, върно, были тоже философы, потому что, въ отвътъ на это, молчали и курили люльки, лежа на мъщкахъ.

Одинъ только изъ нихъ обратился къ сидъвшему на козлахъ возницъ съ коротенькимъ приказаніемъ: "Смотри, Оверко, ты, старый разиня, какъ будешь подъвзжать къ шинку, что на чухрайловской дорогъ, то не позабудь остановиться и разбудить меня и другихъ молодцовъ, если кому случится заснуть".

Послъ этого онъ заснулъ довольно громко. Впрочемъ, эти наставленія были совершенно напрасны, потому что, едва только приблизилась исполинская брика къ шинку на чухрайловской дорогъ, какъ всъ въ одинъ голосъ закричали: "Стой!" Притомъ лошади Оверка были такъ уже пріучены, что останавливались сами передъ каждымъ шинкомъ.

Несмотря на жаркій іюльскій день, всѣ вышли изъ брики, отправились въ низенькую, запачканную комнату, гдъ жидъкорчмарь, съ знаками радости, бросился принимать своихъ старыхъ знакомыхъ. Жидъ принесъ подъ полою нъсколько колбасъ изъ свинины и, положивши на столъ, тотчасъ отворотился отъ этого запрещеннаго талмудомъ плода. Всъ усълись вокругъ стола;



глиняныя кружки показались предъ каждымъ изъ гостей. Философъ Хома долженъ былъ участвовать въ общей пирушкъ. И такъ какъ малороссіяне, когда подгуляютъ, непремънно начнутъ цѣловаться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаніями. "А ну, Спиридъ, почеломкаемся!"— "Иди сюда, Дорошъ, я обниму тебя! "

Одинъ козакъ, бывшій постарѣе всѣхъ другихъ, съ сѣдыми усами, подставивши руку подъ щеку, началъ рыдать отъ души о томъ, что у него нътъ ни отца, ни матери и что онъ остался однимъ одинъ на свътъ. Другой былъ большой резонеръ и безпрестанно утъшалъ его, говоря: "Не плачь; ей-Богу, не плачь! что жъ тутъ?.. Ужъ Богъ знаетъ, какъ и что такое". Одинъ, по имени Дорошъ, сдѣлался чрезвычайно любопытенъ и, оборотившись къ философу Хомъ, безпрестанно спрашивалъ его: "Я хотълъ бы знать, чему у васъ въ бурсъ учатъ: тому ли самому, что и дьякъ читаетъ въ церкви, или чему другому?"

"Не спрашивай!" говорилъ протяжно резонеръ: "пусть его тамъ будетъ, какъ было. Богъ уже знаетъ, какъ нужно; Богъ все знаетъ".

"Нътъ, я хочу знать", говорилъ Дорошъ: "что тамъ написано въ тъхъ книжкахъ; можетъ-быть, совсъмъ другое, чъмъ у дьяка".

- "О, Боже мой, Боже мой!" говорилъ этотъ почтенный наставникъ: "и на что такое говорить? Такъ уже воля Божія положила. Уже что Богъ далъ, того не можно перемѣнить".
- "Я хочу знать все, что ни написано. Я пойду въ бурсу, ей - Богу, пойду. Что ты думаешь, я не выучусь? Всему выучусь, всему! "
- "О, Боже-жъ мой, Боже мой!.." говорилъ утъшитель и спустилъ свою голову на столъ, потому что совершенно былъ не въ силахъ держать ее долъе на плечахъ. Прочіе козаки толковали о панахъ и о томъ, отчего на небъ свътитъ мъсяцъ.

Философъ Хома, увидя такое расположеніе головъ, ръшился воспользоваться и улизнуть. Онъ сначала обратился къ съдовласому козаку, грустившему объ отцъ и матери: "Что жъ ты, дядько, расплакался? сказалъ онъ: "я самъ сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! На что я вамъ?"

- "Пустимъ его на волю!" отозвались нѣкоторые: "вѣдь онъ сирота: пусть себъ идетъ, куда хочетъ".
- "О, Боже-жъ мой! Боже мой!" произнесъ утъшитель, поднявъ свою голову: "отпустите его! Пусть идетъ себъ!"

И козаки уже хотъли сами вывесть его въ чистое поле; но тотъ, который показалъ свое любопытство, остановилъ ихъ, сказавши: "Не трогайте: я хочу съ нимъ поговорить о бурсъ; я самъ пойду въ бурсу... "





Брика съ козаками и Хомой подъъзжаетъ ночью къ хутору сотника. Рис. Н. Пирогова.

Впрочемъ, врядъ ли бы этотъ побѣгъ могъ совершиться, потому что когда философъ вздумалъ подняться изъ - за стола, то ноги его сдѣлались какъ будто деревянными, и дверей въ комнатѣ начало представляться ему такое множество, что врядъ ли бы онъ отыскалъ настоящую.

Только ввечеру вся эта компанія вспомнила, что нужно отправляться далье въ дорогу. Взмостившись въ брику, они потянулись, погоняя лошадей и напъвая пъсню, которой слова и смыслъ врядъ ли бы кто разобралъ. Проколесивши большую половину ночи, безпрестанно сбиваясь съ дороги, выученной наизусть, они, наконецъ, спустились съ крутой горы въ долину, и философъ замътилъ по сторонамъ тянувшійся частоколъ или плетень, съ низенькими деревьями и выказывавшимися изъза нихъ крышами. Это было большое селеніе, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькія звъздочки мелькали кое-гдъ. Ни въ одной хатъ не видно было огня. Они взъъхали, въ сопровожденіи собачьяго лая, на дворъ. Съ объихъ сторонъ были замътны крытые соломою сараи и домики, одинъ изъ нихъ, находившійся какъ разъ посрединъ противъ воротъ, былъ болъе другихъ и служилъ, какъ казалось, пребываніемъ сотника. Брика остановилась передъ небольшимъ подобіемъ сарая, и путешественники наши отправились спать. Философъ хотълъ, однако же, нъсколько осмотръть снаружи панскія хоромы; но, какъ онъ ни пялилъ свои глаза, ничто не могло означиться въ ясномъ видъ: вмъсто дома представлялся ему медвъдь; изъ трубы дълался ректоръ. Философъ махнулъ рукою и пошелъ спать.

Когда проснулся философъ, то весь домъ былъ въ движеніи: въ ночь умерла панночка. Слуги бъгали впопыхахъ взадъ и впередъ; старухи нъкоторыя плакали; толпа любопытныхъ глядъла сквозь заборъ на панскій дворъ, какъ будто бы могла чтонибудь увидъть. Философъ началъ на досугъ осматривать тъ мъста, которыя онъ не могъ разглядъть ночью. Панскій домъ былъ низенькое небольшое строеніе, какія обыкновенно строились въ старину въ Малороссіи; онъ былъ покрытъ соломою; маленькій, острый и высокій фронтонъ съ окошкомъ, похожимъ на поднятый кверху глазъ, былъ весь измалеванъ голубыми и желтыми цвътами и красными полумъсяцами; онъ былъ утвержденъ на дубовыхъ столбикахъ, до половины круглыхъ и снизу шестигранныхъ, съ вычурною обточкою вверху. Подъ этимъ фронтономъ находилось небольшое крылечко со скамейками по объимъ сторонамъ. Съ боковъ дома были навѣсы на такихъ же столбикахъ, индъ витыхъ. Высокая груша съ пирамидальною верхушкою и трепещущими листьями зеленала передъ домомъ.



Нъсколько амо́аровъ въ два ряда стояли среди двора, образуя родъ широкой улицы, ведшей къ дому. За амбарами, къ самымъ воротамъ, стояли треугольниками два погреба, одинъ напротивъ другого, крытые также соломою. Треугольная стъна каждаго изъ нихъ была снабжена низенькою дверью и размалевана разными изображеніями. На одной изъ нихъ нарисованъ былъ сидящій на бочкъ козакъ, державшій надъ головою кружку съ надписью: "Все выпью!" На другой фляжка, сулеи и по сторонамъ, для красоты, лошадь, стоявшая вверхъ ногами, трубка, бубны и надпись: "Вино-козацкая потъха". Съ чердака одного изъ сараевъ выглядывалъ, сквозь огромное слуховое окно, барабанъ и мъдныя трубы. У воротъ стояли двъ пушки. Все показывало, что хозяинъ дома любилъ повеселиться и дворъ часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились двъ вътряныя мельницы. Позади дома шли сады, и сквозь верхушки деревъ видны были однъ только темныя шляпки трубъ, скрывавшихся въ зеленой гущъ хатъ. Все селеніе помъщалось на широкомъ и ровномъ уступъ горы. Съ съверной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самаго двора. При взглядъ на нее снизу она казалась еще круче, и на высокой верхушкъ ея торчали кое-гдъ неправильные стебли тощаго бурьяна и чернъли на свътломъ небъ; обнаженный глинистый видъ ея навъвалъ какое-то уныніе; она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутомъ косогоръ ея въ двухъ мъстахъ торчали двъ хаты; надъ одною изъ нихъ раскидывала вътви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями съ насыпною землей. Яблоки, сбиваемыя вътромъ, скатывались въ самый панскій дворъ. Съ вершины вилась по всей горъ дорога и, опустившись, шла мимо двора въ селенье. Когда философъ измърилъ страшную круть ея и вспомнилъ вчерашнее путешествіе, то ръшилъ, что или у пана были слишкомъ умныя лошади, или у козаковъ слишкомъ крѣпкія головы, когда и въ хмельномъ чаду умъли не полетъть вверхъ ногами вмъстъ съ неизмъримою брикой и багажомъ. Философъ стоялъ на высшемъ въ дворъ мъстъ, и, когда оборотился и глянулъ въ противоположную сторону, ему представился совершенно другой видъ. Селеніе вмъстъ съ отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство; яркая зелень ихъ темнъла по мъръ отдаленія, и цълые ряды селеній синъли вдали, хотя разстояніе ихъ было болъе, нежели на двадцать верстъ. Съ правой стороны этихъ луговъ тянулись горы, и чуть замътною вдали полосою горълъ и темнълъ Днъпръ.

"Эхъ, славное мъсто!" сказалъ философъ: "вотъ тутъ бы жить, ловить рыбу въ Днъпръ и въ прудахъ, охотиться съ те-



нетами или съ ружьемъ за стрепетами и крольшнепами! Впрочемъ, я думаю, и дрофъ не мало въ этихъ лугахъ. Фруктовъ же можно насушить и продать въ городъ множество или, еще лучше, выкурить изъ нихъ водку, потому что водка изъ фруктовъ ни съ какимъ пънникомъ не сравнится. Да не мъшаетъ подумать и о томъ, какъ бы улизнуть отсюда".

Онъ примътилъ за плетнемъ маленькую дорожку, соверзакрытую разросшимся бурьяномъ; поставилъ машинально на нее ногу, думая напередъ только прогуляться, а потомъ тихомолкомъ, промежъ хатами, да и махнуть въ поле, какъ внезапно почувствовалъ на своемъ плечъ довольно кръпкую руку.

Позади его стоялъ тотъ самый старый козакъ, который вчера такъ горько соболѣзновалъ о смерти отца и матери и о своемъ одиночествъ.

"Напрасно ты думаешь, панъ философъ, улепетнуть изъ хутора! " говорилъ онъ: "тутъ не такое заведеніе, чтобы можно было убъжать; да и дороги для пъшехода плохи; а ступай лучше къ пану: онъ ожидаетъ тебя давно въ свътлицъ".

"Пойдемъ! Что жъ... я съ удовольствіемъ", сказалъ философъ и отправился вслѣдъ за козакомъ.

Сотникъ, уже престарълый, съ съдыми усами и съ выраженіемъ мрачной грусти, сидълъ передъ столомъ въ свътлицъ, подперши объими руками голову. Ему было около пятидесяти лътъ; но глубокое уныніе на лицъ и какой-то блъдно-тощій цвътъ показывали, что душа его была убита и разрушена вдругъ, въ одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезли навъки. Когда взошелъ Хома вмъстъ съ старымъ козакомъ, онъ отнялъ одну руку и слегка кивнулъ головою на низкій ихъ поклонъ.

Хома и козакъ почтительно остановились у дверей.

- "Кто ты, и откудова, и какого званія, добрый человѣкъ?" сказалъ сотникъ ни ласково, ни сурово.
  - "Изъ бурсаковъ, философъ Хома Брутъ..."
  - "А кто былъ твой отецъ?"
  - "Не знаю, вельможный панъ".
  - "А мать твоя?"
- "И матери не знаю. По здравому разсужденію, конечно, была мать; но кто она и откуда, и когда жила,—ей-Богу, добродію, не знаю".

Старикъ помолчалъ и, казалось, минуту оставался въ задумчивости.

- "Какъ же ты познакомился съ моею дочкою?"
- "Не знакомился, вельможный панъ, ей-Богу, не знакомился!



Еще никакого дѣла съ панночками не имѣлъ, сколько ни живу на свѣтѣ. Цуръ имъ, чтобы не сказать непристойнаго! "

"Отчего же она не другому кому, а тебъ именно назначила читать?"

Философъ пожалъ плечами: "Богъ его знаетъ, какъ это растолковать. Извъстное уже дъло, что панамъ подчасъ захочется такого, что и самый наиграмотнъйшій человъкъ не разберетъ; и пословица говоритъ: "Скачи, враже, якъ панъ каже".

"Да не врешь ли ты, панъ философъ?"

"Вотъ на этомъ самомъ мъстъ пусть громомъ такъ и хлопнетъ, если лгу".

"Если бы только минуточкой долѣе прожила ты", грустно сказалъ сотникъ: "то, вѣрно бы, я узналъ все". "Никому не давай читать по мнѣ, но пошли, тату, сей же часъ въ кіевскую семинарію и привези бурсака Хому Брута; пусть три ночи молится по грѣшной душѣ моей. Онъ знаетъ…" А что такое знаетъ, я уже не услышалъ: она, голубонька, только и могла сказать, и сумерла. Ты, добрый человѣкъ, вѣрно, извѣстенъ святою жизнію своею и богоугодными дѣлами, и она, можетъ-быть, наслышалась о тебѣ".

"Кто? Я?" сказалъ бурсакъ, отступивши отъ изумленія. "Я святой жизни?" произнесъ онъ, посмотрѣвъ прямо въ глаза сотнику. "Богъ съ вами, панъ! Что вы это говорите! Да я,— хоть оно непристойно сказать,—ходилъ къ булочницѣ противъ самаго страстного четверга".

"Ну... върно, уже не даромъ такъ назначено. Ты долженъ съ сего же дня начать свое дъло".

"Я бы сказалъ на это вашей милости... Оно, конечно, всякій человѣкъ, вразумленный святому писанію, можетъ по соразмѣрности... только сюда приличнѣе бы требовалось дьякона или, по крайней мѣрѣ, дьяка. Они народъ толковый и знаютъ, какъ это уже все дѣлается; а я... Да у меня и голосъ не такой, и самъ я—чортъ знаетъ что. Никакого виду съ меня нѣтъ".

"Ужъ какъ ты себъ хочешь, только я все, что завъщала мнъ моя голубка, исполню, ничего не пожалъя. И когда ты съ сего дня три ночи совершишь, какъ слъдуетъ, надъ нею молитвы, то я награжу тебя; а не то—и самому чорту не совътую разсердить меня".

Послѣднія слова произнесены были сотникомъ такъ крѣпко, что философъ понялъ вполнѣ ихъ значеніе.

"Ступай за мною!" сказалъ сотникъ.

Они вышли въ сѣни. Сотникъ отворилъ дверь въ другую свѣтлицу, бывшую насупротивъ первой. Философъ остановился на минуту въ сѣняхъ высморкаться и съ какимъ-то безотчетнымъ страхомъ переступилъ черезъ порогъ.



Весь полъ былъ устланъ красною китайкой. Въ углу подъ образами, на высокомъ столъ, лежало тъло умершей, на одъялъ изъ синяго бархата, убранномъ золотою бахромою и кистями. Высокія восковыя свічи, увитыя калиною, стояли въ ногахъ и головахъ, изливая свой мутный, терявшійся въ дневномъ сіяніи, свътъ. Лицо умершей было заслонено отъ него неутъшнымъ отцомъ, который сидълъ передъ нею, обратясь спиною къ дверямъ. Философа поразили слова, которыя онъ услышалъ:

"Я не о томъ жалью, моя наимильйшая мнь дочь, что ты во цвътъ лътъ своихъ, не доживъ положеннаго въка, на печаль и горесть мнъ, оставила землю; я о томъ жалъю, моя голубонька, что не знаю того, кто былъ, лютый врагъ мой, причиною твоей смерти. И если бы я зналъ, кто могъ подумать только оскорбить тебя или хоть бы сказалъ что-нибудь непріятное о тебъ, то, клянусь Богомъ, не увидълъ бы онъ больше своихъ дътей, если онъ такъ же старъ, какъ и я, ни своего отца и матери, если только еще на поръ лътъ, и тъло его было бы выброшено на съъденіе птицамъ и звърямъ степнымъ! Но горе мнъ, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я остальной въкъ свой безъ потъхи, утирая полою дробныя слезы, текущія изъ старыхъ очей моихъ, тогда какъ врагъ мой будетъ веселиться и втайнъ посмъиваться надъ хилымъ старцемъ... "

Онъ остановился, и причиною этого была разрывающая горесть, разръшившаяся цълымъ потопомъ слезъ.

Философъ былъ тронутъ такою безутѣшною печалью; онъ закашлялъ и издалъ глухое крехтанье, желая очистить имъ свой голосъ.

Сотникъ оборотился и указалъ ему мъсто въ головахъ умершей, передъ небольшимъ налоемъ, на которомъ лежали книги.

"Три ночи какъ-нибудь отработаю", подумалъ философъ: "за то панъ набъетъ мнъ оба кармана чистыми червонцами".

Онъ приблизился и, еще разъ откашлявшись, принялся читать, не обращая никакого вниманія на сторону и не рѣшаясь взглянуть въ лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Онъ замътилъ, что сотникъ вышелъ. Медленно поворотилъ онъ голову, чтобы взглянуть на умершую, и...

Трепетъ пробъжалъ по его жиламъ: передъ нимъ лежала красавица, какая когда-либо бывала на землъ. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы въ такой ръзкой и вмѣстѣ гармонической красотѣ. Она лежала, какъ живая; чело прекрасное, нъжное, какъ снъгъ, какъ серебро, казалось, мыслило; брови — ночь среди солнечнаго дня, тонкія, ровныя, горделиво приподнялись надъ закрытыми глазами; а ръсницы,



упавшія стрълами на щеки, пылавшія жаромъ тайныхъ желаній; уста — рубины, готовые усмъхнуться смъхомъ блаженства, потопомъ радости... Но въ нихъ же, въ тъхъ же самыхъ чертахъ, онъ видълъ что-то страшно-пронзительное. Онъ чувствовалъ, что душа его начинала какъ-то болъзненно ныть, какъ будто бы вдругъ среди вихря веселья и закружившейся толпы запълъ кто-нибудь пъсню похоронную. Рубины устъ ея, казалось, прикипали кровью къ самому сердцу. Вдругъ что-то страшно-знакомое показалось въ лицѣ ея. "Вѣдьма!" вскрикнулъ онъ не своимъ голосомъ, отвелъ глаза въ сторону, поблѣднѣлъ весь и сталъ читать свои молитвы. Это была та самая въдьма, которую убилъ онъ!

Когда солнце стало садиться, мертвую понесли въ церковь. Философъ однимъ плечомъ своимъ поддерживалъ черный траурный гробъ и чувствовалъ на плечъ своемъ что-то холодное, какъ ледъ. Сотникъ самъ шелъ впереди, неся рукою правую сторону тъснаго дома умершей. Церковь, деревянная, почернъвшая, убранная зеленымъ мохомъ, съ тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Замѣтно было, что въ ней давно уже не отправлялось никакого служенія. Свъчи были зажжены почти передъ каждымъ образомъ. Гробъ поставили посрединъ, противъ самаго алтаря. Старый сотникъ поцъловалъ еще разъ умершую, повергнулся ницъ и вышелъ вмъстъ съ носильщиками вонъ, давъ повельніе хорошенько накормить философа и послъ ужина проводить его въ церковь. Пришедши въ кухню, всѣ, несшіе гробъ, начали прикладывать руки къ печкъ, что обыкновенно дълаютъ малороссіяне, увидъвши мертвеца.

Голодъ, который въ это время началъ чувствовать философъ, заставилъ его на нъсколько минутъ позабыть вовсе объ умершей. Скоро вся дворня мало-по-малу начала сходиться въ кухню. Кухня въ сотниковомъ домѣ была что-то похожее на клубъ, куда стекалось все, что ни обитало во дворъ, считая въ число и собакъ, приходившихъ съ машущими хвостами къ самымъ дверямъ за костями и помоями. Куда бы кто ни былъ посылаемъ и по какой бы то ни было надобности, онъ всегда прежде заходилъ на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавкъ и выкурить люльку. Всъ холостяки, жившіе въ домъ, щеголявшіе въ козацкихъ свиткахъ, лежали здѣсь почти цѣлый день на лавкъ, подъ лавкою, на печкъ-однимъ словомъ, гдъ только можно было сыскать удобное мъсто для лежанья. Притомъ всякій въчно позабывалъ въ кухнъ или шапку, или кнутъ для чужихъ собакъ, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собраніе бывало во время ужина, когда приходилъ и



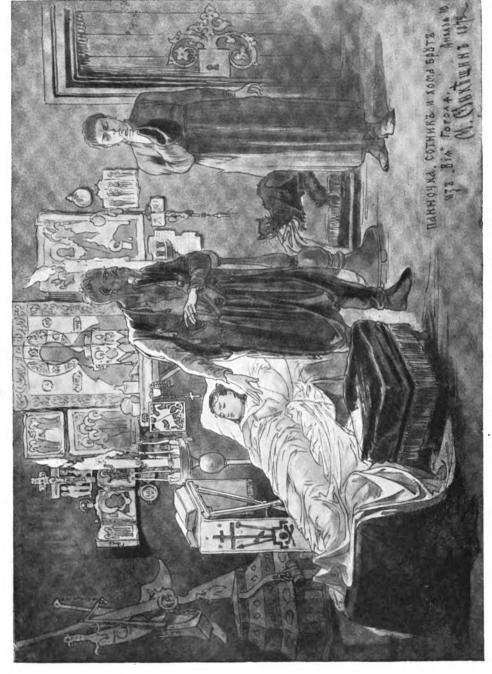

. Панночка, сотникъ и Хома Бругъ.

табунщикъ, успѣвшій загнать своихъ лошадей въ загонъ, и погонщикъ, приводившій коровъ для дойки, и всѣ тѣ, которыхъ въ теченіе дня нельзя было увидѣть. За ужиномъ болтовня овладѣвала самыми неговорливыми языками. Тутъ обыкновенно говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошилъ себѣ новыя шаровары, и что находится внутри земли, и кто видѣлъ волка. Тутъ было множество бонмотистовъ, въ которыхъ между малороссіянами нѣтъ недостатка.

Философъ усѣлся вмѣстѣ съ другими въ обширный кружокъ, на вольномъ воздухѣ, передъ порогомъ кухни. Скоро баба въ красномъ очипкѣ высунулась изъ дверей, держа въ обѣихъ рукахъ горячій горшокъ съ галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынулъ изъ кармана своего деревянную ложку; иные, за неимѣніемъ, деревянную спичку. Какъ только уста стали двигаться немного медленнѣе и волчій голодъ всего этого собранія немного утишился, многіе начали заговаривать. Разговоръ, натурально, долженъ былъ обратиться къ умершей.

"Правда ли", сказалъ одинъ молодой овчаръ, который насадилъ на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговицъ и мѣдныхъ бляхъ, что былъ похожъ на лавку мелкой торговки: "правда ли, что панночка, не тѣмъ будь помянута, зналась съ нечистымъ?"

"Кто? Панночка?" сказалъ Дорошъ, уже знакомый прежде нашему философу: "да она была цѣлая вѣдьма! Я присягну, что вѣдьма!"

"Полно, полно, Дорошъ", сказалъ другой, который во время дороги изъявлялъ большую готовность утѣшать: "это не наше дѣло; Богъ съ нимъ! Нечего объ этомъ толковать". — Но Дорошъ вовсе не былъ расположенъ молчать; онъ только что передъ тѣмъ сходилъ въ погребъ вмѣстѣ съ ключникомъ по какому-то нужному дѣлу и, наклонившись раза два къ двумъ или тремъ бочкамъ, вышелъ оттуда чрезвычайно веселый и говорилъ безъ умолку.

"Что ты хочешь? Чтобы я молчалъ?" сказалъ онъ: "да она на мнъ самомъ ъздила! Ей-Богу, ъздила!"

"А что, дядько?" сказалъ молодой овчаръ съ пуговицами: "можно ли узнать по какимъ-нибудь примътамъ въдьму?"

"Нельзя", отвъчалъ Дорошъ: "никакъ не узнаешь; хоть всъ псалтири перечитай, то не узнаешь".

"Можно, можно, Дорошъ: не говори этого", произнесъ прежній утъшитель: "уже Богъ не даромъ далъ всякому особый обычай: люди, знающіе науку, говорятъ, что у въдьмы есть маленькій хвостикъ".



"Когда стара баба, то и вѣдьма", сказалъ хладнокровно съдой козакъ.

"О, ужъ хороши и вы!" подхватила баба, которая подливала въ то время свъжихъ галушекъ въ очистившійся горшокъ: "настоящіе толстые кабаны!"

Старый козакъ, котораго имя было Явтухъ, а прозваніе Ковтунъ, выразилъ на губахъ своихъ улыбку удовольствія, замѣтивъ, что слова его задѣли за живое старуху; а погонщикъ скотины пустилъ такой густой смъхъ, какъ будто бы два быка, ставши одинъ противъ другого, замычали разомъ.

Начавшійся разговоръ возбудилъ непреодолимое желаніе и любопытство философа узнать обстоятельные про умершую сотникову дочь, и потому, желая опять навести его на прежнюю матерію, обратился къ сосъду своему съ такими словами: "Я хотълъ спросить, почему все это сословіе, что сидитъ за ужиномъ, считаетъ панночку въдьмою? Что жъ, развъ она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь? ".

"Было всякаго", отвъчалъ одинъ изъ сидъвшихъ, съ лицомъ гладкимъ, чрезвычайно похожимъ на лопату.

"А кто не припомнитъ псаря Микиту, или того"...

"А что жъ такое псарь Микита?" сказалъ философъ.

"Стой! я разскажу про псаря Микиту", сказалъ Дорошъ.

"Я разскажу про Микиту", отвъчалъ табунщикъ: "потому что онъ былъ мой кумъ".

"Я разскажу про Микиту", сказалъ Спиридъ.

"Пускай, пускай Спиридъ разскажетъ!" закричала толпа.

Спиридъ началъ: "Ты, панъ философъ Хома, не зналъ Микиты. Эхъ, какой рѣдкій былъ человѣкъ! Собаку каждую онъ, бывало, такъ знаетъ, какъ родного отца. Теперешній псарь Микола, что сидитъ третьимъ за мною, и въ подметки ему не годится. Хотя онъ тоже разумъетъ свое дъло, но онъ противъ него-дрянь, помои".

"Ты хорошо разсказываешь, хорошо!" сказалъ Дорошъ, одобрительно кивнувъ головою.

Спиридъ продолжалъ: "Зайца увидитъ скоръе, чъмъ табакъ утрешь изъ носу. Бывало, свистнетъ: "а ну, Разбой! а ну, Быстрая!", а самъ на конъ во всю прыть, —и уже разсказать нельзя, кто кого скоръе обгонитъ: онъ ли собаку, или собака его. Сивухи кварту свистнетъ вдругъ, какъ не бывало. Славный былъ псарь! Только съ недавняго времени началъ онъ заглядываться безпрестанно на панночку. Вклепался ли онъ точно въ нее, или уже она такъ его околдовала, только пропалъ человъкъ, обабился совсъмъ; сдълался, чортъ знаетъ, что, пфу! непристойно сказатъ".

"Хорошо", сказалъ Дорошъ.



"Какъ только панночка, бывало, взглянетъ на него, то и повода изъ рукъ пускаетъ, Разбоя зоветъ Бровкомъ, спотыкается и не въсть что дълаетъ. Одинъ разъ панночка пришла на конюшню, гдъ онъ чистилъ коня. "Дай", говоритъ, "Микитка, я положу на тебя свою ножку". А онъ, дурень, и радъ тому: говоритъ, что "не только ножку, но и сама садись на меня". Панночка подняла свою ножку, и какъ увидълъ онъ ея нагую полную и бълую ножку, то, говоритъ, чара такъ и ошеломила его. Онъ, дурень, нагнулъ спину и, схвативши объими руками за нагія ея ножки, пошелъ скакать, какъ конь, по всему полю, и куда они ъздили, онъ ничего не могъ сказать; только воротился едва живой, и съ той поры изсохнулъ весь, какъ щепка; и когда разъ пришли на конюшню, то вмъсто его лежала только куча золы да пустое ведро: сгорълъ совсъмъ, сгорълъ самъ собою. А такой былъ псарь, какого на всемъ свътъ не можно найти".

Когда Спиридъ окончилъ разсказъ свой, со всъхъ сторонъ пошли толки о достоинствахъ бывшаго псаря.

"А про Шепчиху ты не слышалъ?" сказалъ Дорошъ, обращаясь къ Хомъ.

"Нѣтъ".

"Эге, ге, ге! Такъ у васъ въ бурсѣ, видно, не слишкомъ большому разуму учатъ. Ну, слушай. У насъ есть на селѣ козакъ Шептунъ, — хорошій козакъ! Онъ любитъ иногда украсть и соврать безъ всякой нужды, но... хорошій козакъ. Его хата не такъ далеко отсюда. Въ такую самую пору, какъ мы теперь сѣли вечерять, Шептунъ съ жинкою, окончивши вечерю, легли спать, и такъ какъ время было хорошее, то Шепчиха легла на дворѣ, а Шептунъ въ хатѣ, на лавкѣ; или нѣтъ: Шепчиха въ хатѣ на лавкѣ, а Шептунъ на дворѣ..."

"И не на лавкъ, а на полу легла Шепчиха", подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.

Дорошъ поглядълъ на нее, потомъ поглядълъ внизъ, потомъ опять на нее и, немного помолчавъ, сказалъ: "Когда скину съ тебя при всъхъ исподницу, то нехорошо будетъ".

Это предостереженіе имъло свое дъйствіе. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила ръчи.

Дорошъ продолжалъ: "А въ люлькѣ, висѣвшей среди хаты, лежало годовое дитя, не знаю, мужескаго или женскаго пола. Шепчиха лежала, потомъ слышитъ, что за дверью скребется собака и воетъ такъ, хоть изъ хаты бѣги. Она испугалась, ибо бабы—такой глупый народъ, что высунь ей подъ вечеръ изъ-за дверей языкъ, то и душа уйдетъ въ пятки. Однако жъ думаетъ: "Дай-ка я ударю по мордѣ проклятую собаку, авосъ-либо перестанетъ вытъ",—и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не





успѣла она немного отворить, какъ собака кинулась промежъ ногъ ея и прямо къ дѣтской люлькѣ. Шепчиха видитъ, что это уже не собака, а панночка; да притомъ пускай бы уже панночка въ такомъ видѣ, какъ она ее знала, — это бы еще ничего; но вотъ вещь и обстоятельство, что она была вся синяя, а глаза горѣли, какъ уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить изъ него кровь. Шепчиха только закричала: "Охъ, лишечко!" да изъ хаты. Только видитъ, что въ сѣняхъ двери заперты; она на чердакъ; сидитъ и дрожитъ глупая баба; а потомъ видитъ, что панночка къ ней идетъ и на чердакъ, кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептунъ поутру вытащилъ оттуда свою жинку, всю искусанную и посинѣвшую; а на другой день и умерла глупая баба. Такъ вотъ какія устройства и обольщенія бываютъ! Оно хоть и панскаго помету, да все, когда вѣдьма, то вѣдьма".

Послѣ такого разсказа Дорошъ самодовольно оглянулся и засунулъ палецъ въ свою трубку, приготовляя ее къ набивкѣ табакомъ. Матерія о вѣдьмѣ сдѣлалась неисчерпаемою. Каждый въ свою очередь спѣшилъ что-нибудь разсказать. Къ тому вѣдьма, въ видѣ скирды сѣна, пріѣхала къ самымъ дверямъ хаты; у другого украла шапку или трубку; у многихъ дѣвокъ на селѣ отрѣзала косу; у другихъ выпила по нѣскольку ведеръ крови.

Наконецъ, вся компанія опомнилась и увидѣла, что заболталась уже черезчуръ, потому что уже на дворѣ была совершенная ночь. Всѣ начали разбродиться по ночлегамъ, находившимся или на кухнѣ, или въ сараяхъ, или среди двора.

"А ну, панъ Хома! теперь и намъ пора итти къ покойницѣ", сказалъ сѣдой козакъ, обратившись къ философу, и всѣ четверо, въ томъ числѣ Спиридъ и Дорошъ, отправились въ церковь, стегая кнутами собакъ, которыхъ на улицѣ было великое множество и которыя со злости грызли ихъ палки.

Философъ, несмотря на то, что успѣлъ подкрѣпить себя доброю кружкою горѣлки, чувствовалъ втайнѣ подступавшую робость, по мѣрѣ того какъ они приближались къ освѣщенной церкви. Разсказы и странныя исторіи, слышанные имъ, помогали еще болѣе дѣйствовать его воображенію. Мракъ подъ тыномъ и деревьями начиналъ рѣдѣть; мѣсто становилось обнаженнѣе. Они вступили, наконецъ, за ветхую церковную ограду въ небольшой дворикъ, за которымъ не было ни деревца и открывалось одно пустое поле да поглощенные ночнымъ мракомъ луга. Три козака взошли вмѣстѣ съ Хомою по крутой лѣстницѣ на крыльцо и вступили въ церковь. Здѣсь они оставили философа, пожелавъ ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за нимъ дверь, по приказанію пана.



Философъ остался одинъ. Сначала онъ зъвнулъ, потомъ потянулся, потомъ фукнулъ въ объ руки и, наконецъ, уже осмотрѣлся. Посрединъ стоялъ черный гробъ; свъчи теплились предъ темными образами; свътъ отъ нихъ освъщалъ только иконостасъ и слегка середину церкви; отдаленные углы притвора были закутаны мракомъ. Высокій старинный иконостасъ уже показывалъ глубокую ветхость; сквозная ръзьба его, покрытая золотомъ, еще блестъла однъми только искрами: позолота въ одномъ мъстъ опала, въ другомъ вовсе почернъла; лики святыхъ, совершенно потемнъвшіе, глядъли какъ-то мрачно. Философъ еще разъ осмотрълся. "Что жъ?" сказалъ онъ: "чего тутъ бояться? Человъкъ притти сюда не можетъ, а отъ мертвецовъ и выходцевъ съ того свъта есть у меня молитвы, такія, что какъ прочитаю, то они меня и пальцемъ не тронутъ. Ничего! повторилъ онъ, махнувъ рукою: "будемъ читать". Подходя къ клиросу, увидълъ онъ нъсколько связокъ свъчей. "Это хорошо", подумалъ философъ: "нужно освътить всю церковь такъ, чтобы видно было, какъ днемъ. Эхъ, жаль, что во храмъ Божіемъ не можно люльки выкурить! "

И онъ принялся прилѣплять восковыя свѣчи ко всѣмъ карнизамъ, налоямъ и образамъ, не жалъя ихъ нимало, и скоро вся церковь наполнилась свътомъ. Вверху только мракъ сдълался какъ будто сильнъе, и мрачные образа глядъли угрюмъй изъ старинныхъ рѣзныхъ рамъ, кое-гдѣ сверкавшихъ позолотой. Онъ подошелъ ко гробу, съ робостію посмотрѣлъ въ лицо умершей—и не могъ не зажмурить, нъсколько вздрогнувши, своихъ глазъ: такая страшная, сверкающая красота!

Онъ отворотился и хотълъ отойти; но, по странному любопытству, по странному поперечивающему себъ чувству, не оставляющему человъка особенно во время страха, онъ не утерпълъ, уходя, не взглянуть на нее и потомъ, ощутивши тотъ же трепетъ, взглянулъ еще разъ. Въ самомъ дълъ, ръзкая красота усопшей казалась страшною. Можетъ-быть, даже она не поразила бы такимъ паническимъ ужасомъ, если бы была нъсколько безобразнъе. Но въ ея чертахъ ничего не было тусклаго, мутнаго, умершаго; оно было живо, и философу казалось, какъ будто она глядитъ на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, какъ будто изъ-подъ ръсницы праваго глаза ея покатилась слеза, и когда она остановилась на щекъ, то онъ различилъ ясно, что это были капли крови.

Онъ поспъшно отошелъ къ клиросу, развернулъ книгу и, чтобы болъе ободрить себя, началъ читать самымъ громкимъ голосомъ. Голосъ его поразилъ церковныя деревянныя стъны, давно молчаливыя и оглохлыя; одиноко, безъ эха, сыпался онъ густымъ басомъ въ совершенно мертвой тишинъ и казался нъ-



сколько дикимъ даже самому чтецу. "Чего бояться?" думалъ онъ между тѣмъ самъ про себя: "вѣдь она не встанетъ изъ своего гроба, потому что побоится Божьяго слова. Пусть лежитъ! Да и что я за козакъ, когда бы устрашился? Ну, выпилъ лишнее, оттого и показывается страшно. А понюхать табаку. Эхъ, добрый табакъ! Славный табакъ! Хорошій табакъ! Однако же, перелистывая каждую страницу, онъ посматривалъ искоса на гробъ, и невольное чувство, казалось, шептало ему: "Вотъ, вотъ встанетъ! Вотъ поднимется, вотъ выглянетъ изъ гроба! "

Но тишина была мертвая; гробъ стоялъ неподвижно; свѣчи лили цълый потопъ свъта. Страшна освъщенная церковь ночью, съ мертвымъ тъломъ и безъ души людей!

Возвыся голосъ, онъ началъ пъть на разные голоса, желая заглушить остатки боязни, но черезъ каждую минуту обращалъ глаза свои на гробъ, какъ будто бы задавая невольный вопросъ: "Что, если подымется, если встанетъ она?"

Но гробъ не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звукъ, какое-нибудь живое существо, даже сверчокъ отозвался въ углу! Чуть только слышался легкій трескъ какой-нибудь отдаленной свъчки или слабый, слегка хлопнувшій звукъ восковой капли, падавшей на полъ.

"Ну, если подымется?.."

Она приподняла голову...

Онъ дико взглянулъ и протеръ глаза. Но она, точно, уже не лежитъ, а сидитъ въ своемъ гробъ. Онъ отвелъ глаза свои и опять съ ужасомъ обратилъ ихъ на гробъ. Она встала... идетъ по церкви съ закрытыми глазами, безпрестанно расправляя руки, какъ бы желая поймать кого-нибудь.

Она идетъ прямо къ нему. Въ стражъ очертилъ онъ около себя кругъ; съ усиліемъ началъ читать молитвы и произносить заклинанія, которымъ научилъ его монахъ, видъвшій всю жизнь свою въдьмъ и нечистыхъ духовъ.

Она стала почти на самой чертъ; но видно было, что не имъла силъ переступить ее, и вся посинъла, какъ человъкъ, уже нѣсколько дней умершій. Хома не имѣлъ духа взглянуть на нее: она была страшна. Она ударила зубами въ зубы и открыла мертвые глаза свои; но, не видя ничего, съ бъщенствомъ, --- что выразило ея задрожавшее лицо, — обратилась въ другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столпъ и уголъ, стараясь поймать Хому. Наконецъ, остановилась, погрозивъ пальцемъ, и легла въ свой гробъ.

Философъ все еще не могъ придти въ себя и со страхомъ поглядывалъ на это тъсное жилище въдьмы. Наконецъ, гробъ вдругъ сорвался съ своего мъста и со свистомъ началъ летать



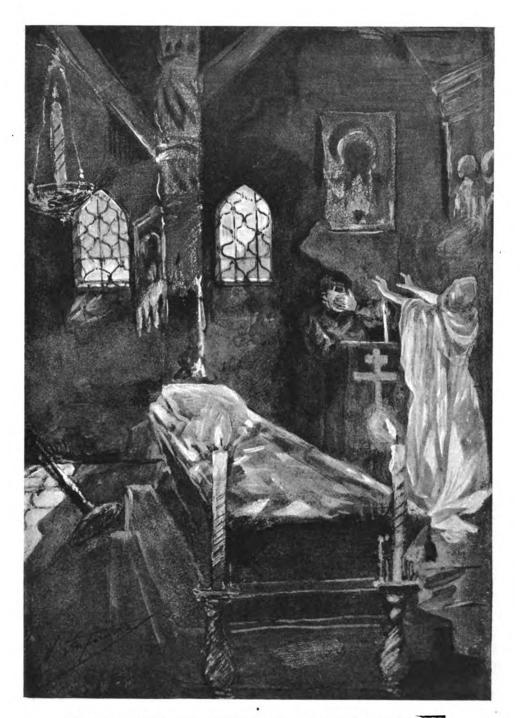

"Хома не имълъ духа взглянуть на нее: она была страшна". Рис. Н. Пирогова.

по церкви, крестя во всѣхъ направленіяхъ воздухъ. Философъ видѣлъ его почти надъ головою, но вмѣстѣ съ тѣмъ видѣлъ, что онъ не могъ зацѣпить круга, имъ начерченнаго, и усилилъ свои заклинанія. Гробъ грянулся на серединѣ церкви и остался неподвижнымъ. Трупъ опять поднялся изъ него, синій, позеленѣвшій. Но въ то время послышался отдаленный крикъ пѣтуха: трупъ опустился въ гробъ и захлопнулся гробовою крышкою.

Сердце у философа билось, и потъ катился градомъ; но, ободренный пътушьимъ крикомъ, онъ дочитывалъ быстръе листы, которые долженъ былъ прочесть прежде. При первой заръ пришли смънить его дьячокъ и съдой Явтухъ, который на тотъ разъ отправлялъ должность церковнаго старосты.

Пришедши на отдаленный ночлегъ, философъ долго не могъ заснуть; но усталость одолѣла, и онъ проспалъ до обѣда. Когда онъ проснулся, все ночное событіе казалось ему происходившимъ во снѣ. Ему дали, для подкрѣпленія силъ, кварту горѣлки. За обѣдомъ онъ скоро развязался, присовокупилъ кое къ чему замѣчанія и съѣлъ почти одинъ довольно большого поросенка; но однако же о своемъ событіи въ церкви онъ не рѣшился говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству, и на вопросы любопытныхъ отвѣчалъ: "Да, были всякія чудеса". Философъ былъ изъ числа тѣхъ людей, которыхъ если накормятъ, то у нихъ пробуждается необыкновенная филантропія. Онъ, лежа съ своей трубкой въ зубахъ, глядѣлъ на всѣхъ необыкновенно сладкими глазами и безпрерывно поплевывалъ въ сторону.

Послъ объда философъ былъ совершенно въ духъ. Онъ успълъ обходить все селеніе, перезнакомиться почти со всъми; изъ двухъ хатъ его даже выгнали; одна смазливая молодка хватила его порядочно лопатой по спинъ, когда онъ вздумалъ было пощупать и полюбопытствовать, изъ какой матеріи у нея была сорочка и плахта. Но чъмъ болъе время близилось къ вечеру, тъмъ задумчивъе становился философъ. За часъ до ужина вся почти дворня собиралась играть въ кашу, или въ крагли, —родъ кеглей, гдъ вмъсто шаровъ употребляются длинныя палки, и выигравшій имъетъ право проъзжаться на другомъ верхомъ. Эта игра становилась очень интересною для зрителей: часто погонщикъ, широкій какъ блинъ, взлъзалъ верхомъ на свиного пастуха, тщедушнаго, низенькаго, всего состоявшаго изъ морщинъ. Въ другой разъ погонщикъ подставлялъ свою спину, и Дорошъ, вскочивши на нее, всегда говорилъ: "Экой здоровый быкъ! У порога кухни сидъли тъ, которые были посолиднъе. Они глядъли чрезвычайно серьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь отъ души смъялась какому-нибудь острому слову погонщика или Спирида. Хома напрасно старался вмѣшаться въ



эту игру: какая-то темная мысль, какъ гвоздь, сидѣла въ его головѣ. За вечерей сколько ни старался онъ развеселить себя, но страхъ загорался въ немъ вмѣстѣ съ тьмою, распростиравшеюся по небу.

"А ну, пора намъ, панъ бурсакъ!" сказалъ ему знакомый съдой козакъ, подымаясь съ мъста вмъстъ съ Дорошемъ: "пойдемъ на работу".

Хому опять такимъ же самымъ образомъ отвели въ церковь; опять оставили его одного и заперли за нимъ дверь. Какъ только онъ остался одинъ, робость начала внѣдряться снова въ его грудь. Онъ опять увидѣлъ темные образа, блестящія рамы и знакомый черный гробъ, стоявшій въ угрожающей тишинѣ и неподвижности среди церкви.

"Что жъ?" произнесъ онъ: "теперь вѣдь мнѣ не въ диковинку это диво. Оно съ перваго раза только страшно. Да, оно только съ перваго раза немного страшно, а тамъ оно уже не страшно; оно уже совсѣмъ не страшно".

Онъ поспъшно сталъ на клиросъ, очертилъ около себя кругъ, произнесъ нѣсколько заклинаній и началъ читать громко, ръшась не подымать съ книги своихъ глазъ и не обращать вниманія ни на что. Уже около часа читалъ онъ и начиналъ нѣсколько уставать и покашливать; онъ вынулъ изъ кармана рожокъ и, прежде нежели поднесъ табакъ къ носу, робко повелъ глазами на гробъ. На сердцъ у него захолонуло: трупъ уже стоялъ передъ нимъ на самой чертъ и вперилъ на него мертвые, позеленъвшіе глаза. Бурсакъ содрогнулся, и холодъ чувствительно пробъжалъ по всъмъ его жиламъ. Потупивъ очи въ книгу, сталъ онъ читать громче свои молитвы и заклятья и слышалъ, какъ трупъ опять ударилъ зубами и замахалъ руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка однимъ глазомъ, увидълъ онъ, что трупъ не тамъ ловилъ его, гдъ стоялъ онъ, и, какъ видно, не могъ видъть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаримертвыми устами страшныя слова; хрипло всхлипывали онъ, какъ клокотанье кипящей смолы. Что значили онъ, того не могъ бы сказать онъ, но что-то страшное въ нихъ заключалось. Философъ въ страхѣ понялъ, что она клинанія.

Вътеръ пошелъ по церкви отъ словъ, и послышался шумъ, какъ бы отъ множества летящихъ крылъ. Онъ слышалъ, какъ бились крыльями въ стекла церковныхъ оконъ и въ желъзныя рамы, какъ царапали съ визгомъ когтями по желъзу и какъ несмътная сила громила въ двери и хотъла вломиться. Сильно у него билось во все время сердце: зажмуривъ глаза, все читалъ онъ заклятья и молитвы. Наконецъ, вдругъ что-то засвистъло



вдали; это былъ отдаленный крикъ пѣтуха. Изнуренный философъ остановился и отдохнулъ духомъ.

Вошедшіе смѣнить его нашли его едва жива; онъ оперся спиною объ стѣну и, выпуча глаза, глядѣлъ неподвижно на пришедшихъ козаковъ. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедши на панскій дворъ, онъ встряхнулся и велѣлъ себѣ подать кварту горѣлки. Выпивши ее, онъ пригладилъ на головѣ своей волосы и сказалъ: "Много на свѣтѣ всякой дряни водится! А страхи такіе случаются, ну..." При этомъ философъ махнулъ рукою.

Собравшіеся вокругъ него потупили головы, услышавъ такія слова. Даже небольшой мальчишка, котораго вся дворня почитала въ правѣ уполномочивать вмѣсто себя, когда дѣло шло кътому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этотъ бѣдный мальчишка тоже разинулъ ротъ.

Въ это время проходила мимо еще не совсѣмъ пожилая бабенка, въ плотно обтянутой запаскѣ, выказывавшей ея круглый и крѣпкій станъ, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришпилить къ своему очипку: или кусокъ ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.

"Здравствуй, Хома!" сказала она, увидъвъ философа. "Ай, ай! ай! что это съ тобою?" вскрикнула она, всплеснувъ руками.

"Какъ что, глупая баба?"

"Ахъ, Боже мой! да ты весь посъдълъ!"

"Эге, ге! Да она правду говоритъ!" произнесъ Спиридъ, всматриваясь въ него пристально: "Ты, точно, посѣдѣлъ, какъ нашъ старый Явтухъ!"

Философъ, услышавши это, побѣжалъ опрометью въ кухню, гдѣ онъ замѣтилъ прилѣпленный къ стѣнѣ, обпачканный мухами, треугольный кусокъ зеркала, передъ которымъ были натыканы незабудки, барвинки и даже гирлянда изъ нагидокъ, показывавшія назначеніе его для туалета щеголеватой кокетки. Онъ съ ужасомъ увидѣлъ истину ихъ словъ: половина волосъ его, точно, побѣлѣла.

Повъсилъ голову Хома Брутъ и предался размышленію. "Пойду къ пану", сказалъ онъ, наконецъ: "разскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляетъ меня сей же часъ въ Кіевъ".

Въ такихъ мысляхъ направилъ онъ путь свой къ крыльцу панскаго дома.

Сотникъ сидълъ почти неподвиженъ въ своей свътлицъ. Та же самая безнадежная печаль, какую онъ встрътилъ прежде на его лицъ, сохранялась въ немъ и донынъ. Только щеки его



опали гораздо болъе прежняго. Замътно было, что онъ очень мало употреблялъ пищи, или, можетъ-быть, даже вовсе не касался ея. Необыкновенная блъдность придавала ему какую-то каменную неподвижность.

"Здравствуй, небоже!" произнесъ онъ, увидѣвъ Хому, остановившагося съ шапкою въ рукахъ у дверей. "Что, какъ идетъ у тебя? Все благополучно?"

"Благополучно-то благополучно; такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги несутъ".

"Какъ такъ?"

"Да ваша, панъ, дочка... По здравому разсужденію, она, конечно, есть панскаго роду, въ томъ никто не станетъ прекословить; только, не во гнъвъ будь сказано, упокой Богъ ея душу..."

"Что же дочка?"

"Припустила къ себъ сатану. Такіе страхи задаетъ, что ни-какое писаніе не учитывается".

"Читай, читай! Она не даромъ призвала тебя: она заботилась, голубонька моя, о душъ своей и хотъла молитвами изгнать всякое дурное помышленіе".

"Власть ваша, панъ: ей-Богу, невмоготу!"

"Читай, читай!" продолжалъ тѣмъ же увѣщательнымъ голосомъ сотникъ: "тебѣ одна ночь теперь осталась; ты сдѣлаешь христіанское дѣло, и я награжу тебя".

"Да какія бы ни были награды... Какъ ты себѣ хочь, панъ, а я не буду читать!" произнесъ Хома рѣшительно.

"Слушай, философъ!" сказалъ сотникъ, и голосъ его сдълался крѣпокъ и грозенъ: "я не люблю этихъ выдумокъ. Ты можешь это дѣлать въ вашей бурсѣ, а у меня не такъ: я уже какъ отдеру, такъ не то, что ректоръ. Знаешь ли ты, что такое хорошіе кожаные канчуки."

"Какъ не знать!" сказалъ философъ, понизивъ голосъ: "всякому извѣстно, что такое кожаные канчуки: при большомъ количествѣ—вещь нестерпимая".

"Да, только ты не знаешь еще, какъ хлопцы мои умѣютъ парить! сказалъ сотникъ грозно, подымаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирѣпое выраженіе, обнаружившее весь необузданный его характеръ, усыпленный только на время горестью. "У меня прежде выпарятъ, потомъ вспрыснутъ горѣлкою, а послѣ опять. Ступай, ступай, исправляй свое дѣло! Не исправишь—не встанешь, а исправишь—тысяча червонныхъ! "

"Ого, го! да это хватъ!" подумалъ философъ, выходя: "съ этимъ нечего шутить. Стой, стой, пріятель: я такъ навострю лыжи, что ты съ своими собаками не угонишься за мною".

И Хома положилъ непремѣнно бѣжать. Онъ выжидалъ только



послъобъденнаго часа, когда вся дворня имъла обыкновеніе забираться въ съно подъ сараями и, открывши ротъ, испускать такой храпъ и свистъ, что панское подворье дълалось похожимъ на фабрику.

Это время, наконецъ, настало. Даже и Явтухъ зажмурилъ глаза, растянувшись передъ солнцемъ. Философъ со страхомъ и дрожью отправился потихоньку въ панскій садъ, откуда, ему казалось, удобнье и незамътнье было бъжать въ поле. Этотъ садъ, по обыкновенію, былъ страшно запущенъ и, стало-быть, чрезвычайно способствовалъ всякому тайному предпріятію. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухомъ, просунувшимъ на самый верхъ свои высокіе стебли съ цъпкими розовыми шишками. Хмель покрывалъ, какъ будто сътью, вершину всего этого пестраго собранія деревъ и кустарниковъ и составлялъ надъ ними крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую съ него выющимися змѣями, вмѣстѣ съ дикими полевыми колокольчиками. За плетнемъ, служившимъ границею сада, шелъ цълый лъсъ бурьяна, въ который, казалось, никто не любопытствовалъ заглядывать, и коса разлетълась бы вдребезги, если бы захотъла коснуться лезвеемъ своимъ одеревянъвшихъ толстыхъ стеблей его.

Когда философъ хотълъ перешагнуть черезъ плетень, зубы его стучали и сердце такъ сильно билось, что онъ самъ испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипала къ землъ, какъ будто ее кто приколотилъ гвоздемъ. Когда онъ переступалъ плетень, ему, казалось, съ оглушительнымъ свистомъ трещалъ въ уши какой-то голосъ: "Куда, куда?" Философъ юркнулъ въ бурьянъ и пустился бъжать, безпрестанно спотыкаясь о старые корни и давя ногами кротовъ. Онъ видълъ, что ему, выбравшись изъ бурьяна, стоило перебъжать поле, за которымъ чернълъ густой терновникъ; гдъ онъ считалъ себя безопаснымъ, и пройдя который, онъ, по предположенію своему, думалъ встрѣтить дорогу прямо въ Кіевъ. Поле онъ перебъжалъ вдругъ и очутился въ густомъ терновникъ. Сквозь терновникъ онъ пролѣзъ, оставивъ вмѣсто пошлины куски своего сюртука на каждомъ остромъ шипъ, и очутился на небольшой лощинъ. Верба раздълившимися вътвями преклонялась индъ почти до самой земли. Небольшой источникъ сверкалъ, чистый, какъ серебро. Первое дъло философа было прилечь и напиться, потому что онъ чувствовалъ жажду нестерпимую. "Добрая вода!" сказалъ онъ, утирая губы: "тутъ бы можно отдохнуть".

"Нътъ, лучше побъжимъ впередъ: неравно будетъ погоня!"



"Чортовъ Явтухъ!" подумалъ въ сердцахъ про себя философъ: "я бы взялъ тебя, да за ноги... И мерзкую рожу твою, и все, что ни есть на тебъ, побилъ бы дубовымъ бревномъ".

"Напрасно далъ ты такой крюкъ", продолжалъ Явтухъ: "гораздо лучше было выбрать ту дорогу, по которой шелъ я: прямо мимо конюшни. Да притомъ и сюртука жаль. А сукно хорошее. Почемъ платилъ за аршинъ? Однако жъ, погуляли довольно: пора и домой".

Философъ, почесываясь, побрелъ за Явтухомъ. "Теперь проклятая вѣдьма задастъ мнѣ пфейферу!" подумалъ онъ. "Да, впрочемъ, что я въ самомъ дѣлѣ? Чего боюсь? Развѣ я не козакъ? Вѣдь читалъ же двѣ ночи, поможетъ Богъ и третью. Видно, проклятая вѣдьма порядочно грѣховъ надѣлала, что нечистая сила такъ за нее стоитъ".

Такія размышленія занимали его, когда онъ вступалъ на панскій дворъ. Ободривши себя такими замѣчаніями, онъ упросилъ Дороша, который, посредствомъ протекціи ключника, имѣлъ иногда входъ въ панскіе погреба, вытащить сулею сивухи, и оба пріятеля, съвши подъ сараемъ, вытянули немного не полведра, такъ что философъ, вдругъ поднявшись на ноги, закричалъ: "Музыкантовъ! непремѣнно музыкантовъ!" и, не дождавшись музыкантовъ, пустился среди двора на расчищенномъ мѣстѣ отплясывать тропака. Онъ танцовалъ до тъхъ поръ, пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, какъ водится въ такихъ случаяхъ, въ кружокъ, наконецъ, плюнула и пошла прочь, сказавши: "Вотъ это какъ долго танцуетъ человъкъ! " Наконецъ, философъ тутъ же легъ спать, и добрый ушатъ холодной воды могъ только пробудить его къ ужину. За ужиномъ онъ говорилъ о томъ, что такое козакъ и что онъ не долженъ бояться ничего на свътъ.

"Пора", сказалъ Явтухъ: "пойдемъ".

"Спичка тебъ въ языкъ, проклятый кнуръ!" подумалъ философъ и, вставъ на ноги, сказалъ: "Пойдемъ!"

Идя дорогою, философъ безпрестанно поглядывалъ по сторонамъ и слегка заговаривалъ со своими провожатыми. Но Явтухъ молчалъ; самъ Дорошъ былъ неразговорчивъ. Ночь была адская. Волки выли вдали цѣлою стаей, и самый лай собачій былъ какъ-то страшенъ.

"Кажется, какъ будто что-то другое воетъ: это не волкъ", сказалъ Дорошъ. Явтухъ молчалъ. Философъ не нашелся сказать ничего.

Они приблизились къ церкви и вступили подъ ея ветхіе



деревянные своды, показывавшіе, какъ мало заботился владѣтель помѣстья о Богѣ и о душѣ своей. Явтухъ и Дорошъ попрежнему удалились, и философъ остался одинъ.

Все было такъ же, все было въ томъ же самомъ грознознакомомъ видѣ. Онъ на минуту остановился. Посерединѣ все
такъ же неподвижно стоялъ гробъ ужасной вѣдьмы. "Не побоюсь; ей-Богу, не побоюсь!" сказалъ онъ и, очертивши попрежнему около себя кругъ, началъ припоминать всѣ свои заклинанія. Тишина была страшная; свѣчи трепетали и обливали
свѣтомъ всю церковь. Философъ перевернулъ одинъ листъ, потомъ перевернулъ другой и замѣтилъ, что онъ читаетъ совсѣмъ
не то, что писано въ книгѣ. Со страхомъ перекрестился онъ и
началъ пѣть. Это нѣсколько ободрило его; чтеніе пошло впередъ,
и листы мелькали одинъ за другимъ.

Вдругъ... среди тишины... съ трескомъ. лопнула желѣзная крышка гроба и поднялся мертвецъ. Еще страшнѣе былъ онъ, чѣмъ въ первый разъ. Зубы его страшно ударялись рядъ о рядъ, въ судорогахъ задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинанія. Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетѣли сверху внизъ разбитыя стекла окошекъ. Двери сорвались съ петлей, и несмѣтная сила чудовищъ влетѣла въ Божью церковь. Страшный шумъ отъ крылъ и отъ царапанья когтей наполнилъ всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У Хомы вышелъ изъ головы послѣдній остатокъ хмеля. Онъ только крестился да читалъ, какъ попало, молитвы. И въ то же время слышалъ, какъ нечистая сила металась вокругъ него, чуть не зацѣпляя его концами крылъ и отвратительныхъ хвостовъ. Не имѣлъ духу разглядѣть онъ ихъ; видѣлъ только, какъ во всю стѣну стояло какое-то огромное чудовище въ своихъ перепутанныхъ волосахъ, какъ въ лѣсу; сквозь сѣть волосъ глядѣли страшно два глаза, поднявъ немного вверхъ брови. Надъ нимъ держалось въ воздухѣ что-то въ видѣ огромнаго пузыря, съ тысячью протянутыхъ изъ середины клещей и скорпіонныхъ жалъ; черная земля висѣла на нихъ клоками. Всѣ глядѣли на него, искали и не могли увидѣть его, окруженнаго таинственнымъ кругомъ. "Приведите Вія! Ступайте за Віемъ!" раздались слова мертвеца.

И вдругъ настала тишина въ церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшіе по церкви. Взглянувъ искоса, увидѣлъ онъ, что ведутъ какогото приземистаго, дюжаго, косолапаго человѣка. Весь былъ онъ въ черной землѣ. Какъ жилистые, крѣпкіе корни, выдавались его засыпанныя землею ноги и руки. Тяжело ступалъ онъ, по-



минутно оступаясь. Длинныя въки опущены были до самой земли. Съ ужасомъ замътилъ Хома, что лицо было на немъ желъзное. Его привели подъ руки и прямо поставили къ тому мъсту, гдъ стоялъ Хома.

"Подымите мнѣ вѣки: не вижу!" сказалъ подземнымъ голосомъ Вій, —и все сонмище кинулось подымать ему въки.

"Не гляди!" шепнулъ какой-то внутренній голосъ софу. Не вытерпълъ онъ и глянулъ.

"Вотъ онъ!" закричалъ Вій и уставилъ на него желѣзный палецъ. И всъ, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся онъ на землю, и тутъ же вылетълъ духъ изъ него отъ страха.

Раздался пътушій крикъ. Это былъ уже второй крикъ: первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто какъ попало, въ окна и двери, чтобы поскоръе вылетъть; но не тутъ-то было: такъ и остались они тамъ, завязнувши въ дверяхъ и окнахъ.

Вошедшій священникъ остановился при видъ такого посрамленья Божьей святыни и не посмълъ служить панихиду въ такомъ мъстъ. Такъ навъки и осталась церковь, съ завязнувшими въ дверяхъ и окнахъ чудовищами, обросла лѣсомъ, корнями, бурьяномъ, дикимъ терновникомъ, и никто не найдетъ теперь къ ней дороги.

Когда слухи объ этомъ дошли до Кіева, и богословъ Халява услышалъ, наконецъ, о такой участи философа Хомы, то предался цѣлый часъ раздумью. Съ нимъ, въ продолженіе того времени, произошли большія перемѣны. Счастіе ему улыбнулось: по окончаніи курса наукъ, его сдълали звонаремъ самой высокой колокольни, и онъ всегда почти являлся съ разбитымъ носомъ, потому что деревянная лъстница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сдѣлана.

"Ты слышалъ, что случилось съ Хомою?" сказалъ, подошедши къ нему, Тиберій Горобець, который въ то время былъ уже философъ и носилъ свъжіе усы.

"Такъ ему Богъ далъ", сказалъ звонарь Халява. "Пойдемъ въ шинокъ, да помянемъ его душу!"

Молодой философъ, который съ жаромъ энтузіаста началъ пользоваться своими правами, такъ что на немъ и шаровары, и сюртукъ, и даже шапка отзывались спиртомъ и табачными корешками, въ ту же минуту изъявилъ готовность.

"Славный былъ человъкъ Хома!" сказалъ звонарь, когда хромой шинкарь поставилъ передъ нимъ третью кружку. "Знатный былъ человъкъ! А пропалъ ни за что .



"А я знаю, почему пропалъ онъ: оттого, что побоялся, а если бы не боялся, то бы вѣдьма ничего не могла съ нимъ сдѣлать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвостъ ей, то и ничего не будетъ. Я знаю уже все это. Вѣдь у насъ въ Кіевѣ всѣ бабы, которыя сидятъ на базарѣ, всѣ—вѣдьмы".

На это звонарь кивнулъ головою въ знакъ согласія. Но, замѣтивши, что языкъ его не могъ произнести ни одного слова, онъ осторожно всталъ изъ-за стола и, пошатываясь на обѣ стороны, пошелъ спрятаться въ самое отдаленное мѣсто въ бурьянѣ; при чемъ не позабылъ, по прежней привычкѣ своей, утащить старую подошву отъ сапога, валявшуюся на лавкѣ.





Миргородъ. Старосвътскій уголокъ города.

## ПОВЉСТЬ о томъ, какъ поссорился иванъ ивановичъ съ иваномъ никифоровичемъ.

## ГЛАВА I.

## Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ.

Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнѣйшая! А какія смушки! Фу-ты пропасть, какія смушки! сизыя съ морозомъ! Я ставлю, Богъ знаетъ, что, если у кого-либо найдутся такія! Взгляните, ради Бога, на нихъ, особенно, если онъ станетъ съ кѣмънибудь говорить, взгляните сбоку: что это за объяденіе! Описать нельзя: бархатъ! серебро! огонь! Господи Боже мой! Николай Чудотворецъ, угодникъ Божій! отчего же это у меня нѣтъ такой бекеши! Онъ сшилъ ее тогда еще, когда Агаеія Өедосъевна не ъздила въ Кіевъ. Вы знаете Агаеію Өедосъевну? Та самая, что откусила ухо у засъдателя.





Иванъ Ивановичъ Перерепенко.

Рис. П. Боклевскаго.



Прекрасный человъкъ Иванъ Ивановичъ! Какой у него домъ въ Миргородъ! Вокругъ него со всъхъ сторонъ навъсъ на дубовыхъ столбахъ, подъ навъсомъ вездъ скамейки. Иванъ Ивановичъ, когда сдълается слишкомъ жарко, скинетъ съ себя и бекешу, и исподнее, самъ останется въ одной рубашкъ и отдыхаетъ подъ навъсомъ и глядитъ, что дълается во дворъ и на улицъ. Какія у него яблони и груши подъ самыми окнами! Отворите только окно—такъ вътви сами и врываются въ комнату. Это все передъ домомъ; а посмотръли бы вы, что у него въ саду! Чего тамъ нътъ? Сливы, вишни, черешни, огородина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Онъ очень любитъ дыни; это его любимое кушанье. Какъ только отобѣдаетъ и выйдетъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсъ, сейчасъ приказываетъ Гапкѣ принести двѣ дыни, и уже самъ разрѣжетъ, соберетъ сѣмена въ особую бумажку и начнетъ кушать. Потомъ велитъ Гапкѣ принести чернильницу и самъ, собственною рукою, сдѣлаетъ надпись надъ бумажкою съ сѣменами: "Сія дыня съѣдена такого-то числа". Если при этомъ былъ какой-нибудь гость, то: "участвовалъ такой-то".

Покойный судья миргородскій всегда любовался, глядя на домъ Ивана Ивановича. Да, домишко очень недуренъ. Мнѣ нравится, что къ нему со всѣхъ сторонъ пристроены сѣни и сѣнички, такъ что если взглянуть на него издали, то видны однѣ только крыши, посаженныя одна на другую, что весьма походитъ на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше, на губки, нарастающія на деревѣ. Впрочемъ, крыши всѣ крыты очеретомъ; ива, дубъ и двѣ яблони облокотились на нихъ своими раскидистыми вѣтвями. Промежъ деревъ мелькаютъ и выбѣгаютъ даже на улицу небольшія окошки съ рѣзными выбѣленными ставнями.

Прекрасный человъкъ Иванъ Ивановичъ! Его знаетъ и комиссаръ полтавскій! Дорошъ Тарасовичъ Пухивочка, когда ѣдетъ изъ Хорола, то всегда заѣзжаетъ къ нему. А протопопъ отецъ Петръ, что живетъ въ Колибердѣ, когда соберется у него человѣкъ пятокъ гостей, всегда говоритъ, что онъ никого не знаетъ, кто бы такъ исполнялъ долгъ христіанскій и умѣлъ жить, какъ Иванъ Ивановичъ.

Боже, какъ летитъ время! Уже тогда прошло болѣе десяти лѣтъ, какъ онъ овдовѣлъ. Дѣтей у него не было. У Гапки естъ дѣти и бѣгаютъ часто по двору. Иванъ Ивановичъ всегда даетъ каждому изъ нихъ или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Гапка у него носитъ ключи отъ коморъ и погребовъ; отъ большого же сундука, что стоитъ въ его спальнѣ, и отъ



средней коморы ключъ Иванъ Ивановичъ держитъ у себя и не любитъ никого туда пускать. Гапка—дѣвка здоровая, ходитъ въ запаскѣ, съ свѣжими икрами и щеками.

А какой богомольный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Каждый воскресный день надѣваетъ онъ бекешу и идетъ въ церковь. Взошедши въ нее, Иванъ Ивановичъ, раскланявшись на всѣ стороны, обыкновенно помѣщается на клиросѣ и очень хорошо подтягиваетъ басомъ. Когда же окончится служба, Иванъ Ивановичъ никакъ не утерпитъ, чтобъ не обойти всѣхъ нищихъ. Онъ бы, можетъ-быть, и не хотѣлъ заняться такимъ скучнымъ дѣломъ, если бы не побуждала его къ тому природная доброта. "Здорово, небого!" обыкновенно говорилъ онъ, отыскавши самую искалѣченную бабу, въ изодранномъ, сшитомъ изъ заплатъ платъѣ. "Откуда ты, бѣдная?"

- "Я, паночку, изъ хутора пришла: третій день, какъ не пила, не ѣла; выгнали меня собственныя дѣти".
  - "Бѣдная головушка! чего жъ ты пришла сюда?"
- "А такъ, паночку, милостыни просить, не дастъ ли ктонибудь хоть на хлѣбъ".
- "Гм! что жъ, тебъ развъ хочется хлъба?" обыкновенно спрашивалъ Иванъ Ивановичъ.
  - "Какъ не хотъть! Голодна, какъ собака".
- "Гм!" отвѣчалъ обыкновенно Иванъ Ивановичъ. "Такъ тебѣ, можетъ, и мяса хочется?"
  - "Да все, что милость ваша дастъ, всъмъ буду довольна".
  - "Гм! развѣ мясо лучше хлѣба?"
- "Гдѣ ужъ голодному разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо". При этомъ старуха обыкновенно протягивала руку.
- "Ну, ступай же съ Богомъ", говорилъ Иванъ Ивановичъ. "Чего жъ ты стоишь? Вѣдь я тебя не бью!"
- И, обратившись съ такими разспросами къ другому, къ третьему, наконецъ, возвращается домой или заходитъ выпить рюмку водки къ сосъду Ивану Никифоровичу, или къ судъъ, или къ городничему.

Иванъ Ивановичъ очень любитъ, если ему кто-нибудь сдѣлаетъ подарокъ или гостинецъ. Это ему очень нравится.

Очень хорошій также человѣкъ Иванъ Никифоровичъ. Его дворъ возлѣ двора Ивана Ивановича. Они такіе между собою пріятели, какихъ свѣтъ не производилъ. Антонъ Прокофьевичъ Пупопузъ, который до сихъ поръ еще ходитъ въ коричневомъ сюртукѣ съ голубыми рукавами и обѣдаетъ по воскреснымъ днямъ у судьи, обыкновенно говорилъ, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича самъ чортъ связалъ веревочкой: куда одинъ, туда и другой плетется.



Иванъ Никифоровичъ никогда не былъ женатъ. Хотя поговаривали, что онъ женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что онъ даже не имълъ и намъренія жениться. Откуда выходятъ всѣ эти сплетни? Такъ, какъ пронесли было, что Иванъ Никифоровичъ родился съ хвостомъ назади. Но эта выдумка такъ нелъпа и вмъстъ гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужнымъ опровергать ее предъ просвъщенными читателями, которымъ, безъ всякаго сомнънія, извъстно, что у однъхъ только въдьмъ, и то у весьма немногихъ, есть назади хвостъ. Въдьмы, впрочемъ, принадлежатъ болъе къ женскому полу, нежели къ мужскому.

Несмотря на большую пріязнь, эти рѣдкіе друзья не совсѣмъ были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры ихъ изъ сравненія. Иванъ Ивановичъ имъетъ необыкновенный даръ говорить чрезвычайно пріятно. Господи, какъ онъ говоритъ! Это ощущеніе можно сравнить только съ тъмъ, когда у васъ ищутъ въ головъ или потихоньку проводятъ пальцемъ по вашей пяткъ. Слушаешь, слушаешь — и голову повъсишь. Пріятно! чрезвычайно пріятно! какъ сонъ послѣ купанья. Иванъ Никифоровичъ, напротивъ, больше молчитъ; но зато, если влъпитъ словцо, то держись только: отбреетъ лучше всякой бритвы. Иванъ Ивановичъ худощавъ и высокаго роста; Иванъ Никифоровичъ немного ниже, но зато распространяется въ толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на ръдъку хвостомъ внизъ; голова Ивана Никифоровича на ръдьку хвостомъ вверхъ. Иванъ Ивановичъ только послѣ обѣда лежитъ въ одной рубашкѣ подъ навъсомъ; ввечеру же надъваетъ бекешу и идетъ куданибудь, или къ городовому магазину, куда онъ поставляетъ муку, или въ поле—ловить перепеловъ. Иванъ Никифоровичъ лежитъ весь день на крыльцъ, если не слишкомъ жаркій день, то обыкновенно выставивъ спину на солнце, --- и никуда не хочетъ итти. Если вздумается утромъ, то пройдетъ по двору, осмотритъ хозяйство и опять на покой. Въ прежнія времена зайдетъ, бывало, къ Ивану Ивановичу. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно тонкій человъкъ и въ порядочномъ разговоръ никогда не скажетъ неприличнаго слова и тотчасъ обидится, если услышитъ его. Иванъ Никифоровичъ иногда не обережется. Тогда обыкновенно Иванъ Ивановичъ встаетъ съ мъста и говоритъ: "Довольно, довольно, Иванъ Никифоровичъ: лучше скоръе на солнце, чъмъ говорить такія богопротивныя слова". Иванъ Ивановичъ очень сердится, если ему попадется въ борщъ муха: онъ тогда выходитъ изъ себя—и тарелку кинетъ, и хозяину достанется. Иванъ Никифоровичъ чрезвычайно любитъ купаться, и когда сядетъ по горло въ воду, велитъ поставить также въ воду столъ и са-



моваръ, и очень любитъ пить чай въ такой прохладъ. Иванъ Ивановичъ бреетъ бороду въ недълю два раза; Иванъ Никифоровичъ одинъ разъ. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно любопытенъ: Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему разсказывать, да не доскажешь! Если жъ чъмъ бываетъ недоволенъ, то тотчасъ даетъ замътить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволенъ ли онъ, или сердитъ; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажетъ. Иванъ Ивановичъ нѣсколько боязливаго характера. У Ивана Никифоровича, напротивъ того, шаровары въ такихъ широкихъ складкахъ, что если бы раздуть ихъ, то въ нихъ можно бы помъстить весь дворъ съ амбарами и строеніемъ. У Ивана Ивановича большіе выразительные глаза табачнаго цвъта, и ротъ нъсколько похожъ на букву ижицу; у Ивана Никифоровича глаза маленькіе, желтоватые, совершенно пропадающіе между густыхъ бровей и пухлыхъ щекъ, и носъ въ видъ спълой сливы. Иванъ Ивановичъ, если попотчиваетъ васъ табакомъ, то всегда напередъ лизнетъ языкомъ крышку табакерки, потомъ щелкнетъ по ней пальцемъ и, поднесши, скажетъ, если вы съ нимъ знакомы: "Смъю ли просить, государь мой, объ одолженіи?", если же не знакомы, то: "Смъю ли просить, государь мой, не имъя чести знать чина, имени и отечества, объ одолженіи? Иванъ же Никифоровичъ даетъ вамъ прямо въ руки рожокъ свой и прибавитъ только: "Одолжайтесь". Какъ Иванъ Ивановичъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ очень не любятъ блохъ, и оттого ни Иванъ Ивановичъ, ни Иванъ Никифоровичъ никакъ не пропустятъ жида съ товарами, чтобы не купить у него элексира въ разныхъ баночкахъ противъ этихъ насъкомыхъ, выбранивъ напередъ его хорошенько за то, что онъ исповѣдуетъ еврейскую въру.

Впрочемъ, несмотря на нѣкоторыя несходства, какъ Иванъ Ивановичъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ прекрасные люди.

## ГЛАВА ІІ,

изъ которой можно узнать, чего захотълось Ивану Ивановичу, о чемъ происходилъ разговоръ между Иваномъ Ивановичемъ и Иваномъ Никифоровичемъ и чъмъ онъ окончился.

Утромъ, — это было въ іюлѣ мѣсяцѣ, — Иванъ Ивановичъ пежалъ подъ навѣсомъ. День былъ жарокъ, воздухъ сухъ и переливался струями. Иванъ Ивановичъ успѣлъ уже побывать за



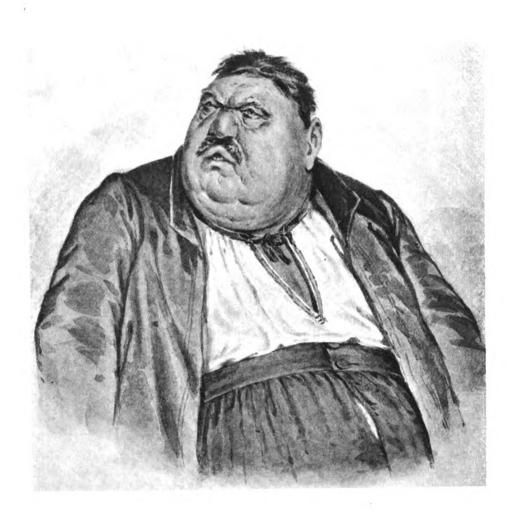

Иванъ Никифоровичъ Довгочхунъ.

Рис. П. Боклевскаго.



городомъ у косарей и на хуторѣ, успѣлъ разспросить встрѣтившихся мужиковъ и бабъ, откуда, куда, какъ и почему; уходился страхъ, и прилегъ отдохнуть. Лежа, онъ долго оглядывалъ коморы, дворъ, сараи, куръ, бѣгавшихъ по двору, и думалъ про себя: "Господи, Боже мой, какой я хозяинъ! Чего у меня нѣтъ? Птицы, строеніе, амбары, всякая прихоть, водка перегонная, настоенная; въ саду груши, сливы; въ огородѣ макъ, капуста, горохъ... Чего жъ еще нѣтъ у меня?.. Хотѣлъ бы я знать, чего нѣтъ у меня?"

Задавши себъ такой глубокомысленный вопросъ, Иванъ Ивановичъ задумался; а между тъмъ глаза его отыскали новые предметы, перешагнули черезъ заборъ въ дворъ Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытнымъ зрѣлищемъ. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развъшивала его на протянутой веревкъ вывътривать. Скоро старый мундиръ, съ изношенными обшлагами, протянулъ на воздухъ рукава и обнималъ парчевую кофту; за нимъ высунулся дворянскій съ гербовыми пуговицами, съ отъъденнымъ воротникомъ; бълыя казимировыя панталоны съ пятнами, которыя когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которыя можно теперь натянуть развъ на его пальцы. За ними скоро повисли другія въ видъ буквы Л, потомъ синій козацкій бешметъ, который шилъ себъ Иванъ Никифоровичъ назадъ тому лътъ двадцать, когда готовился было вступить въ милицію и отпустилъ было уже усы. Наконецъ, одно къ одному, выставилась шпага, походившая на шпицъ, торчавшій въ воздухъ. Потомъ завертълись фалды чего-то похожаго на кафтанъ травяно-зеленаго цвъта, съ мъдными пуговицами, величиною въ пятакъ. Изъ-за фалдъ выглянулъ жилетъ, обложенный золотымъ позументомъ, съ большимъ выръзомъ напереди. Жилетъ скоро закрыла старая юбка покойной бабушки, съ карманами, въ которые можно было положить по арбузу. Все, мъщаясь вмъстъ, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрълище, между тъмъ какъ лучи солнца, охватывая мѣстами синій или зеленый рукавъ, красный обшлагъ, или часть золотой парчи, или играя на шпажномъ шпицѣ, дѣлали его чѣмъто необыкновеннымъ, похожимъ на тотъ вертепъ, который развозятъ по хуторамъ кочующіе пройдохи, — особливо, когда толпа народа, тъсно сдвинувшись, глядитъ на царя Ирода въ золотой коронъ или на Антона, ведущаго козу; за вертепомъ визжитъ скрипка; цыганъ брянчитъ руками по губамъ своимъ вмъсто барабана, а солнце заходитъ, и свъжій холодъ южной ночи незамътно прижимается сильнъе къ свъжимъ плечамъ и грудямъ полныхъ хуторянокъ.

Скоро старуха вылъзла изъ кладовой, кряхтя и таща на себъ



старинное съдло съ оборванными стременами, съ истертыми кожаными чехлами для пистолетовъ, съ чепракомъ, когда-то алаго цвъта, съ золотымъ шитьемъ и мъдными бляхами.

"Вотъ глупая баба!" подумалъ Иванъ Ивановичъ: "она еще вытащитъ и самого Ивана Никифоровича провътривать! "

И точно: Иванъ Ивановичъ не совсъмъ ошибся въ своей догадкъ. Минутъ черезъ пять воздвигнулись нанковыя шаровары Ивана Никифоровича и заняли собою почти половину двора. Послъ этого она вынесла еще шапку и ружье.

"Что жъ это значитъ?" подумалъ Иванъ Ивановичъ: "я не видълъ никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что жъ это онъ? Стрълять не стръляетъ, а ружье держитъ! На что жъ оно ему? А вещица славная! Я давно себъ хотълъ достать такое. Мнѣ очень хочется имъть это ружьецо; я люблю позабавиться ружьецомъ. Эй, баба, баба! "закричалъ Иванъ Ивановичъ, кивая пальцемъ.

Старуха подошла къ забору.

"Что это у тебя бабуся, такое?"

"Видите сами-ружье".

"Какое "ружье?"

"Кто его знаетъ, какое! Если бъ оно было мое, то я, можетъ-быть, и знала бы, изъ чего оно сдълано; но оно панское".

Иванъ Ивановичъ всталъ и началъ разсматривать ружье со всъхъ сторонъ и позабылъ дать выговоръ старухъ за то, что повъсила его вмъстъ со шпагою провътривать.

"Оно, должно думать, желъзное", продолжала старуха.

"Гм! желѣзное. Отчего жъ оно желѣзное?" говорилъ про себя Иванъ Ивановичъ. "А давно оно у пана?"

"Можетъ-быть, и давно".

"Хорошая вещица!" продолжалъ Иванъ Ивановичъ. "Я выпрошу его. Что ему дълать съ нимъ? Или промъняюсь на чтонибудь. Что, бабуся, дома панъ?

"Дома".

"Что онъ, лежитъ?"

"Лежитъ".

"Ну, хорошо; я приду къ нему".

Иванъ Ивановичъ одълся, взялъ въ руки суковатую палку отъ собакъ, потому что въ Миргородъ гораздо болъе ихъ попадается на улицъ, нежели людей, и пошелъ.

Дворъ Ивана Никифоровича хотя былъ возлѣ двора Ивана Ивановича и можно было перелъзть изъ одного въ другой черезъ плетень, однако жъ Иванъ Ивановичъ пошелъ улицею. Съ этой улицы нужно было перейти въ переулокъ, который былъ такъ узокъ, что если случалось встрътиться въ немъ двумъ по-



ники греме шерс увиде шеле собст дынь отъ с карти плати рую стала съ не отъ шути томъ ніе у рѣши нему

возкамъ въ одну лошадь, то онъ уже не могли разъъхаться въ немъ и оставались въ такомъ положеніи до тъхъ поръ, покамъстъ, схвативши заднія колеса, не вытаскивали ихъ каждую въ противную сторону на улицу; пъшеходъ же убирался, какъ цвътами, репейниками, росшими съ объихъ сторонъ возлъ забора. На этотъ переулокъ выходили съ одной стороны сарай Ивана Ивановича, съ другой—амбаръ, ворота и голубятня Ивана Никифоровича. Иванъ Ивановичъ подошелъ къ воротамъ, загремълъ щеколдой: изнутри поднялся собачій лай; но разношерстная стая скоро побъжала, помахивая хвостами, назадъ, увидъвши, что это было знакомое лицо. Иванъ Ивановичъ перешелъ дворъ, на которомъ пестръли индъйскіе голуби, кормимые собственноручно Иваномъ Никифоровичемъ, корки арбузовъ и дынь, мъстами зелень, мъстами изломанное колесо или обручъ отъ бочки, или валявшійся мальчишка въ запачканной рубашкѣ: картина, которую любятъ живописцы! Тънь отъ развъшанныхъ платьевъ покрывала почти весь дворъ и сообщала ему нъкоторую прохладу. Баба встрътила его поклономъ и, зазъвавшись, стала на одномъ мъстъ. Передъ домомъ охорашивалось крылечко єъ навѣсомъ на двухъ дубовыхъ столбахъ, ненадежная защита отъ солнца, которое въ это время въ Малороссіи не любитъ шутить и обливаетъ пъшехода съ ногъ до головы жаркимъ потомъ. Изъ этого можно было видъть, какъ сильно было желаніе у Ивана Ивановича пріобръсть необходимую вещь, когда онъ ръшился выйти въ такую пору, измънивъ даже своему всегдашнему обыкновенію прогуливаться только вечеромъ.

Комната, въ которую вступилъ Иванъ Ивановичъ, была совершено темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный лучъ, проходя въ дыру, сдѣланную въ ставнѣ, принялъ радужный цвѣтъ и, ударяясь въ противостоящую стѣну, рисовалъ на ней пестрый ландшафтъ изъ очеретяныхъ крышъ, деревъ и развѣшаннаго на дворѣ платья, все только въ обращенномъ видѣ. Отъ этого всей комнатѣ сообщался какой-то чудный полусвѣтъ.

"Помоги Богъ!" сказалъ Иванъ Ивановичъ.

"А, здравствуйте, Иванъ Ивановичъ!" отвъчалъ голосъ изъ угла комнаты. Тогда только Иванъ Ивановичъ замътилъ Ивана Никифоровича, лежавшаго на разостланномъ на полу ковръ. "Извините, что я передъ вами въ натуръ". Иванъ Никифоровичъ лежалъ безо всего, даже безъ рубашки.

- "Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иванъ Никифоровичъ?" "Почивалъ".
- "А вы почивали, Иванъ Ивановичъ?"
- "Почивалъ".
- "Такъ вы теперь и встали?"



"Я теперь всталъ? Христосъ съ вами, Иванъ Никифоровичъ! Какъ можно спать до сихъ поръ! Я только что пріѣхалъ изъ хутора. Прекрасныя жита по дорогѣ! восхитительныя! И сѣно такое рослое, мягкое, злачное!"

"Горпина!" закричалъ Иванъ Никифоровичъ: "принеси Ивану Ивановичу водки да пироговъ съ сметаною".

"Хорошее время сегодня".

"Не хвалите, Иванъ Ивановичъ. Чтобъ его чортъ взялъ! Некуда дъваться отъ жару!"

"Вотъ таки нужно помянуть чорта. Эй, Иванъ Никифоровичъ! вы вспомните мое слово, да уже будетъ поздно: достанется вамъ на томъ свътъ за богопротивныя слова".

"Чѣмъ же я обидѣлъ васъ, Иванъ Ивановичъ? Я не тронулъ ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чѣмъ я васъ обидѣлъ".

"Полно уже, полно, Иванъ Никифоровичъ!"

"Ей-Богу, я не обидълъ васъ, Иванъ Ивановичъ!"

"Странно, что перепела до сихъ поръ нейдутъ подъ дудочку".

"Какъ вы себъ хотите, думайте, что вамъ угодно, только я васъ не обидълъ ничъмъ".

"Не знаю, отчего они нейдутъ", говорилъ Иванъ Ивановичъ, какъ бы не слушая Ивана Никифоровича: "время ли не приспѣло еще... только время, кажется, такое, какое нужно".

"Вы говорите, что жита хорошія?"

"Восхитительныя жита, восхитительныя?"

Засимъ послъдовало молчаніе.

"Что это вы, Иванъ Никифоровичъ, платье развѣшиваете? наконецъ, сказалъ Иванъ Ивановичъ.

"Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба: теперь провътриваю; сукно тонкое, превосходное, только вывороти,—и можно снова носить".

"Мнъ тамъ понравилась одна вещица, Иванъ Никифоровичъ".

"Какая?"

"Скажите, пожалуйста, на что вамъ это ружье, что выставлено вывѣтривать вмѣстѣ съ платьемъ?" Тутъ Иванъ Ивановичъ поднесъ табаку. "Смѣю ли просить объ одолженіи?"

"Ничего, одолжайтесь; я понюхаю своего". При этомъ Иванъ Никифоровичъ пощупалъ вокругъ себя и досталъ рожокъ. "Вотъ глупая баба! Такъ она и ружье туда же повъсила? Хорошій табакъ жидъ дълаетъ въ Сорочинцахъ. Я не знаю, что онъ кладетъ туда, а такое душистое! На кануперъ немножко похоже. Вотъ возьмите, разжуйте немножко во рту: не правда ли, похоже на кануперъ? Возьмите, одолжайтесь!"

"Скажите, пожалуйста, Иванъ Никифоровичъ, я все насчетъ ружья; что вы будете съ нимъ дълать? Въдь оно вамъ не нужно".



"Господь съ вами, Иванъ Никифоровичъ, когда же вы будете стрѣлять? Развѣ по второмъ пришествіи? Вы, сколько я знаю и другіе запомнятъ, ни одной еще качки ) не убили, да и ваша натура не такъ уже Господомъ Богомъ устроена, чтобъстрѣлять. Вы имѣете осанку и фигуру важную. Какъ же вамътаскаться по болотамъ, когда ваше платье, которое не во всякой рѣчи прилично назвать по имени, провѣтривается и теперьеще? что же тогда? Нѣтъ, вамъ нужно имѣть покой, отдохновеніе". (Иванъ Ивановичъ, какъ упомянуто выше, необыкновенно живописно говорилъ, когда нужно было убѣждать кого. Какъонъ говорилъ! Боже, какъ онъ говорилъ!) "Да, такъ вамъ нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мнѣ!"

"Какъ можно? Это ружье дорогое; такихъ ружьевъ теперь не сыщите нигдъ. Я еще, какъ собирался въ милицію, купилъ его у турчина; а теперь бы то такъ вдругъ и отдать его! Какъ можно! Это вещь необходимая!"

"На что жъ она необходимая!"

"Какъ на что? А когда нападутъ на домъ разбойники... Еще бы не необходимая! Слава Тебѣ, Господи! Теперь я спокоенъ и не боюсь никого. А отчего?—оттого, что я знаю, что у меня стоитъ въ коморѣ ружье".

"Хорошее ружье! Да у него, Иванъ Никифоровичъ, замокъ испорченъ".

"Что жъ, что испорченъ? Можно починить; нужно только смазать коноплянымъ масломъ, чтобъ не ржавълъ".

"Изъ вашихъ словъ, Иванъ Никифоровичъ, я никакъ не вижу дружественнаго ко мнѣ расположенія. Вы ничего не хотите сдѣлать для меня въ знакъ пріязни".

"Какъ же это вы говорите, Иванъ Ивановичъ, что я вамъ не оказываю никакой пріязни? Какъ вамъ не совъстно? Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занималъ ихъ. Когда ъдете въ Полтаву, всегда просите у меня повозки, и что жъ? развъ я отказалъ когда? Ребятишки ваши перелъзаютъ черезъ плетень въ мой дворъ и играютъ съ моими собаками,— я ничего не говорю: пусть себъ играютъ, лишь бы ничего не трогали! пусть себъ играютъ!"

"Когда не хотите подарить, такъ, пожалуй, помѣняемся".

"Что жъ вы дадите мнѣ за него?" При этомъ Иванъ Никифоровичъ облокотился на руку и поглядѣлъ на Ивана Ивановича.

"Я вамъ дамъ за него бурую свинью, ту самую, что я от-



<sup>1)</sup> Утки.

Generated on 2023-04-04 04:51 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015009004667 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

кормилъ въ сажу. Славная свинья! Увидите, если на слъдующій годъ она не наведетъ вамъ поросятъ".

"Я не знаю, какъ вы, Иванъ Ивановичъ, можете это говорить. На что мнъ свинья ваша? Развъ чорту поминки дълать".

"Опять! Безъ чорта таки нельзя обойтись! Грѣхъ вамъ; ей-Богу, грѣхъ, Иванъ Никифоровичъ!"

"Какъ же вы, въ самомъ дълъ, Иванъ Ивановичъ, даете за ружье чортъ знаетъ что такое: свинью!"

"Отчего же она—чортъ знаетъ что такое, Иванъ Никифоровичъ?"

"Какъ же? Вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь извъстная; а то—чортъ знаетъ что такое: свинья! Если бы не вы говорили, я бы могъ это принять въ обидную для себя сторону".

"Что-жъ нехорошаго замътили вы въ свиньъ?"

"За кого же въ самомъ дѣлѣ вы принимаете меня? Чтобъ я свинью..."

"Садитесь, садитесь! Не буду уже... Пусть вамъ остается ваше ружье, пускай себъ сгніетъ и перержавъетъ, стоя въ углу въ коморъ—не хочу больше говорить о немъ".

Послѣ этого послѣдовало молчаніе.

"Говорятъ", началъ Иванъ Ивановичъ: "что три короля объявили войну царю нашему".

"Да, говорилъ мнѣ Петръ Өедоровичъ. Что жъ это за война? и отчего она?"

"Навърное не можно сказать, Иванъ Никифоровичъ, за что она. Я полагаю, что короли хотятъ, чтобы мы всъ приняли турецкую въру".

"Вишь, дурни, чего захотъли!" произнесъ Иванъ Никифоровичъ, приподнявши голову.

"Вотъ видите, а царь нашъ и объявилъ имъ за то войну: "Нѣтъ, говоритъ, примите вы сами вѣру Христову!"

"Что жъ? Вѣдь наши побьютъ ихъ, Иванъ Ивановичъ!"

"Побьютъ. Такъ не хотите, Иванъ Никифоровичъ, мѣнять ружьеца?"

"Мнѣ странно, Иванъ Ивановичъ: вы, кажется, человѣкъ, извѣстный ученостью, а говорите, какъ недоросль. Что бы я за дуракъ такой..."

"Садитесь, садитесь. Богъ съ нимъ! Пусть оно себѣ окольетъ; не буду больше говорить".

Въ это время принесли закуску.

Иванъ Ивановичъ выпилъ рюмку и закусилъ пирогомъ съ сметаною. "Слушайте, Иванъ Никифоровичъ: я вамъ дамъ, кромъ свиньи, еще два мъшка овса; въдь овса вы не съяли. Этотъ годъ, все равно, вамъ нужно будетъ покупать овесъ".



- "Ей-Богу, Иванъ Ивановичъ, съ вами говорить нужно, гороху наѣвшись". (Это еще ничего: Иванъ Никифоровичъ и не такія фразы отпускаетъ.) "Гдѣ видано, чтобы кто ружье промѣнялъ на два мѣшка овса? Небось, бекеши своей не поставите".
- "Но вы позабыли, Иванъ Никифоровичъ, что я и свинью еще даю вамъ".
  - "Какъ! два мъшка овса и свинью за ружье?"
  - "Да что жъ, развѣ мало?"
  - "За ружье?"
  - "Конечно, за ружье".
  - "Два мѣшка за ружье?"
  - "Два мѣшка не пустыхъ, а съ овсомъ; а свинью позабыли?"
- "Поцълуйтесь съ своею свиньею, а коли не хотите, такъ съ чортомъ!"
- "О, васъ зацѣпи только! Увидите: нашпигуютъ вамъ на томъ свѣтѣ языкъ горячими иголками за такія богомерзкія слова. Послѣ разговора съ вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться".
- "Позвольте, Иванъ Ивановичъ: ружье вещь благородная, самая любопытная забава, притомъ и украшеніе въ комнатъ пріятное".
- "Вы, Иванъ Никифоровичъ, разносились такъ съ своимъ ружьемъ, какъ дурень съ писаною торбою", сказалъ Иванъ Ивановичъ съ досадою, потому что дъйствительно начиналъ уже сердиться.
  - "А вы, Иванъ Ивановичъ, настоящій гусакъ" 1).
- Если бы Иванъ Никифоровичъ не сказалъ этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, какъ всегда, пріятелями; но теперь произошло совсѣмъ другое. Иванъ Ивановичъ весь вспыхнулъ.
- "Что вы такое сказали, Иванъ Никифоровичъ?" спросилъ онъ, возвысивъ голосъ.
  - "Я сказалъ, что вы похожи на гусака, Иванъ Ивановичъ!"
- "Какъ же вы смѣли, сударь, позабывъ и приличіе, и уваженіе къ чину и фамиліи человѣка, обезчестить такимъ поноснымъ именемъ?"
- "Что жъ тутъ поноснаго? Да чего вы въ самомъ дѣлѣ такъ размахались руками, Иванъ Ивановичъ?"
- "Я повторяю, какъ вы осмълились, въ противность всъхъ приличій, назвать меня гусакомъ?"
- "Начхать я вамъ на голову, Иванъ Ивановичъ! Что вы такъ раскудахтались?"



Т.-е. гусь-самецъ.

Иванъ Ивановичъ не могъ болѣе владѣть собою: губы его дрожали; ротъ измѣнилъ обыкновенное положеніе ижицы и сдѣлался похожимъ на O; глазами онъ такъ мигалъ, что сдѣлалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно рѣдко; нужно было для этого его сильно разсердить. "Такъ я жъ вамъ объявляю", произнесъ Иванъ Ивановичъ, "что я знать васъ не хочу".

"Большая бѣда! Ей-Богу, не заплачу отъ этого!" отвѣчалъ Иванъ Никифоровичъ.—Лгалъ, лгалъ, ей-Богу, лгалъ! Ему очень было досадно это.

"Нога моя не будетъ у васъ въ домъ".

"Эге, ге!" сказалъ Иванъ Никифоровичъ, съ досады не зная самъ, что дѣлать, и, противъ обыкновенія, вставъ на ноги. "Эй, баба, хлопче!" При семъ показалась изъ-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчикъ, запутанный въ длинный и широкій сюртукъ. "Возьмите Ивана Ивановича за руки да выведите его за двери!"

"Какъ! дворянина?" закричалъ съ чувствомъ достоинства и негодованія Иванъ Ивановичъ. "Осмѣльтесь только, подступите! Я васъ уничтожу съ глупымъ вашимъ паномъ! Воронъ не найдетъ мѣста вашего!" (Иванъ Ивановичъ говорилъ необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена.)

Вся группа представляла сильную картину: Иванъ Никифоровичъ, стоявшій посреди комнаты въ полной красотѣ своей, безъ всякаго украшенія! Баба, разинувшая ротъ и выразившая на лицѣ самую безсмысленную, исполненную страха мину! Иванъ Ивановичъ, съ поднятою вверхъ рукою, какъ изображались римскіе трибуны! Это была необыкновенная минута, спектакль великолѣпный! И между тѣмъ только одинъ былъ зритель: это былъ мальчикъ въ неизмѣримомъ сюртукѣ, который стоялъ довольно спокойно и чистилъ пальцемъ свой носъ.

Наконецъ, Иванъ Ивановичъ взялъ шапку свою. "Очень хорошо поступаете вы, Иванъ Никифоровичъ! прекрасно! Я это припомню вамъ!"

"Ступайте, Иванъ Ивановичъ, ступайте, да глядите—не попадайтесь мнѣ: а не то я вамъ, Иванъ Ивановичъ, всю морду побью!"

"Вотъ вамъ за это, Иванъ Никифоровичъ", отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, выставивъ ему кукишъ и хлопнувъ за собою дверью, которая съ визгомъ захрипѣла и отворилась снова.

Иванъ Никифоровичъ показался въ дверяхъ и что-то хотълъ присовокупить, но Иванъ Ивановичъ уже не оглядывался и летълъ со двора.





"Вотъ. вамъ за это, Иванъ Никифоровичъ! отвъчалъ Иванъ Ивановичъ, виставивъ ему кукишъ.

### ГЛАВА III.

# Что произошло послѣ ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ.

Итакъ, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою! и за что? за вздоръ, за гусака. Не захотъли видъть другъ друга, прервали всъ связи, между тъмъ какъ прежде были извъстны за самыхъ неразлучныхъ друзей! Каждый день, бывало, Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ посылаютъ другъ къ другу узнать о здоровьъ, и часто переговариваются другъ съ другомъ съ своихъ балконовъ, и говорятъ другъ другу такія пріятныя рѣчи, что сердцу любо слушать было. По воскреснымъ днямъ, бывало, Иванъ Ивановичъ въ штаметовой бекешъ, Иванъ Никифоровичъ въ нанковомъ желтокоричневомъ козакинъ, отправляются почти объ руку другъ съ другомъ въ церковь. И если Иванъ Ивановичъ, который имълъ глаза чрезвычайно зоркіе, первый зам'ьчалъ лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бываетъ иногда въ Миргородъ, то всегда говорилъ Ивану Никифоровичу: "Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здъсь нехорошо". Иванъ Никифоровичъ, съ своей стороны, показывалъ тоже самые трогательные знаки дружбы, и гдъ бы ни стоялъ далеко, всегда протянетъ къ Ивану Ивановичу руку съ рожкомъ, промолвивши: "одолжайтесь!" А какое прекрасное хозяйство у обоихъ!.. И эти два друга... Когда я услышаль объ этомъ, меня какъ громомъ поразило! Я долго не хотълъ върить. Боже праведный! Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Никифоровичемъ! Такіе достойные люди! Что жъ теперь прочно на этомъ свъть?

Когда Иванъ Ивановичъ пришелъ къ себѣ домой, то долго былъ въ сильномъ волненіи. Онъ, бывало, прежде всего зайдетъ въ конюшню посмотрѣть, ѣстъ ли кобылка сѣно (у Ивана Ивановича кобылка саврасая, съ лысиной на лбу; хорошая очень лошадка); потомъ покормитъ индѣекъ и поросятъ изъ своихъ рукъ и тогда уже идетъ въ покои, гдѣ или дѣлаетъ деревянную посуду (онъ очень искусно, не хуже токаря, умѣетъ выдѣлыватъ разныя вещи изъ дерева), или читаетъ книжку, печатанную у Любія, Гарія и Попова (названія ея Иванъ Ивановичъ не помнитъ, потому что дѣвка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавнаго листа, забавляя дитя), или же отдыхаетъ подъ навѣсомъ. Теперь же онъ не взялся ни за одно изъ всегдашнихъ своихъ занятій. Но, вмѣсто того, встрѣтивши Гапку, началъ бранить, зачѣмъ она шатается безъ дѣла, между тѣмъ какъ она



тащила крупу въ кухню; кинулъ палкой въ пѣтуха, который пришелъ къ крыльцу за обыкновенной подачей, и, когда подбъжалъ къ нему запачканный мальчишка въ изодранной рубашонкъ и закричалъ: "Тятя, тятя! дай пряника!" то онъ ему такъ страшно пригрозилъ и затопалъ ногами, что испуганный мальчишка забъжалъ, Богъ знаетъ куда.

Наконецъ, однако жъ, онъ одумался и началъ заниматься всегдашними дълами. Поздно сталъ онъ объдать и уже ввечеру почти легъ отдыхать подъ навъсомъ. Хорошій борщъ съ голубями, который сварила Гапка, выгналъ совершенно утреннее происшествіе. Иванъ Ивановичъ опять началъ съ удовольствіемъ разсматривать свое хозяйство. Наконецъ, остановилъ глаза на сосъднемъ дворъ и сказалъ самъ себъ: "Сегодня я не былъ у Ивана Никифоровича; пойду-ка къ нему". Сказавши это, Иванъ Ивановичъ взялъ палку и шапку и отправился на улицу; но едва только вышелъ за ворота, какъ вспомнилъ ссору, плюнулъ и возвратился назадъ. Почти такое же движеніе случилось и на дворъ Ивана Никифоровича. Иванъ Ивановичъ видълъ, какъ баба уже поставила ногу на плетень съ намъреніемъ перелъзть на его дворъ, какъ вдругъ послышался голосъ Ивана Никифоровича: "Назадъ, назадъ! не нужно!" Однако жъ Ивану Ивановичу сдълалось скучно. Весьма могло быть, что сіи достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествіе въ дом' Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла въ готовый погаснуть огонь вражды.

Къ Ивану Никифоровичу ввечеру того же дня пріѣхала Агаеія Өедосѣевна. Агаеія Өедосѣевна не была ни родственницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей не зачѣмъ было къ нему ѣздить, и онъ самъ былъ не слишкомъ ей радъ; однако жъ она ѣздила и проживала у него по цѣлымъ недѣлямъ, а иногда и болѣе. Тогда она отбирала ключи и весь домъ брала въ свои руки. Это было очень непріятно Ивану Никифоровичу, однако жъ онъ, къ удивленію, слушалъ ее, какъ ребенокъ, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агаеія Өедосѣевна брала верхъ.

Я, признаюсь, не понимаю, для чего это такъ устроено, что женщины хватаютъ насъ за носъ такъ же ловко, какъ будто за ручку чайника: или руки ихъ такъ созданы, или носы наши ни на что болѣе не годятся. И, несмотря на то, что носъ Ивана Никифоровича былъ нѣсколько похожъ на сливу, однако жъ она схватила его за этотъ носъ и водила за собою, какъ собачку. Онъ даже измѣнялъ при ней невольно обыкновенный свой образъ жизни: не такъ долго лежалъ на солнцѣ, если же и лежалъ,

то не въ натурѣ, а всегда надѣвалъ рубашку и шаровары, хотя Агаөія Өедосѣевна совершенно этого не требовала. Она была не охотница до церемоній, и когда Иванъ Никифоровичъ страдалъ лихорадкою, она сама, своими руками, вытирала его съ ногъ до головы скипидаромъ и уксусомъ. Агаөія Өедосѣевна носила на головѣ чепецъ, три бородавки на носу и кофейный капотъ съ желтенькими цвѣтами. Весь станъ ея похожъ былъ на кадушку, и оттого отыскать ея талію было такъ же трудно, какъ увидѣть безъ зеркала свой носъ. Ножки ея были коротенькія, сформированныя на образецъ двухъ подушекъ. Она сплетничала и ѣла вареные бураки по утрамъ, и отлично хорошо ругалась; и при всѣхъ этихъ разнообразныхъ занятіяхъ лицо ея ни на минуту не измѣняло своего выраженія, что обыкновенно могутъ показывать однѣ только женщины.

Какъ только она пріѣхала, все пошло навыворотъ: "Ты, Иванъ Никифоровичъ, не мирись съ нимъ и не проси прощенія; онъ тебя погубить хочетъ; это таковскій человѣкъ! Ты его еще не знаешь". Шушукала, шушукала проклятая баба и сдѣлала то, что Иванъ Никифоровичъ и слышать не хотѣлъ объ Иванѣ Ивановичѣ.

Все приняло другой видъ. Если сосѣдняя собака забѣгала когда на дворъ, то ее колотили чѣмъ ни попало; ребятишки, перелѣзавшіе черезъ заборъ, возвращались съ воплемъ, съ поднятыми вверхъ рубашонками и съ знаками розогъ на спинѣ. Даже самая баба, когда Иванъ Ивановичъ хотѣлъ было ее спросить о чемъ-то, сдѣлала такую непристойность, что Иванъ Ивановичъ, какъ человѣкъ чрезвычайно деликатный, плюнулъ и примолвилъ только: "Экая скверная баба! хуже своего пана!"

Наконецъ, къ довершенію всѣхъ оскорбленій, ненавистный сосѣдъ выстроилъ прямо противъ него, гдѣ обыкновенно былъ перелазъ чрезъ плетень, гусиный хлѣвъ, какъ будто съ особеннымъ намѣреніемъ усугубить оскорбленіе. Этотъ отвратительный для Ивана Ивановича хлѣвъ выстроенъ былъ съ дьявольскою скоростью—въ одинъ день.

Это возбудило въ Иванъ Ивановичъ злость и желаніе отомстить. Онъ не показалъ, однако жъ, никакого вида огорченія, несмотря на то, что хлѣвъ даже захватилъ часть его земли; но сердце у него такъ билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствіе.

Такъ провелъ онъ день. Настала ночь... О, если бъ я былъ живописецъ, я бы чудно изобразилъ всю прелесть ночи! Я бы изобразилъ, какъ спитъ весь Миргородъ; какъ неподвижно глядятъ на него безчисленныя звъзды; какъ видимая тишина оглашается близкимъ и далекимъ лаемъ собакъ; какъ мимо ихъ не-



сется влюбленный пономарь и перелъзаетъ чрезъ плетень съ рыцарскою безстрашностію; какъ бълыя стъны домовъ, охваченныя луннымъ свътомъ, становятся бълъе, осъняющія ихъ деревья темнъе, тънь отъ деревъ ложится чернъе, цвъты и умолкнувшая трава душистье, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно изо всъхъ угловъ заводятъ свои трескучія пъсни. Я бы изобразилъ, какъ въ одномъ изъ этихъ низенькихъ глиняныхъ домиковъ разметавшейся на одинокой постели чернобровой горожанкъ, съ дрожащими молодыми грудями, снится гусарскій усъ и шпоры, а свътъ луны смъется на ея щекахъ. Я бы изобразилъ, какъ по бълой дорогъ мелькаетъ черная тънь летучей мыши, садящейся на бълыя трубы домовъ... Но врядъ ли бы я могъ изобразить Ивана Ивановича, вышедшаго въ эту ночь съ пилою въ рукъ: столько на лицъ у него было написано разныхъ чувствъ! Тихо, тихо подкрался онъ и подлѣзъ подъ гусиный хлъвъ. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоръ между ними и потому позволили ему, какъ старому пріятелю, подойти къ хлъву, который весь держался на четырехъ дубовыхъ столбахъ. Подлѣзши къ ближнему столбу, приставилъ онъ къ нему пилу и началъ пилить. Шумъ, производимый пилою, заставлялъ его поминутно оглядываться, но мысль объ обидъ возвращала бодрость. Первый столбъ былъ подпиленъ; Иванъ Ивановичъ принялся за другой. Глаза его горъли и ничего не видали отъ страха. Вдругъ Иванъ Ивановичъ вскрикнулъ и обомлълъ: ему показался мертвецъ; но скоро онъ пришелъ въ себя, увидъвши, что это былъ гусь, просунувшій къ нему свою шею. Иванъ Ивановичъ плюнулъ отъ негодованія и началъ продолжать работу. И второй столбъ подпиленъ; зданіе пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало такъ страшно биться, когда онъ принялся за третій, что онъ нѣсколько разъ прекращалъ работу. Уже болъе половины столба было подпилено, какъ вдругъ шаткое зданіе сильно покачнулось... Иванъ Ивановичъ едва успълъ отскочить, какъ оно рухнуло съ трескомъ. Схвативши пилу, въ страшномъ испугъ прибъжалъ онъ домой и бросился на кровать, не имъя даже духу поглядъть въ окно на слъдствія своего страшнаго дъла. Ему казалось, что весь дворъ Ивана Никифоровича собрался: старая баба, Иванъ Никифоровичъ, мальчикъ въ безконечномъ сюртукъ, всъ съ дрекольями, предводительствуемые Агаеіей Өедосъевной, шли разорять и ломать его домъ.

Весь слѣдующій день провелъ Иванъ Ивановичъ, какъ въ лихорадкъ. Ему все чудилось, что ненавистный сосъдъ въ мщеніе за это, по крайней мъръ, подожжетъ домъ его; и потому онъ далъ повелъніе Гапкъ поминутно осматривать вездъ, не



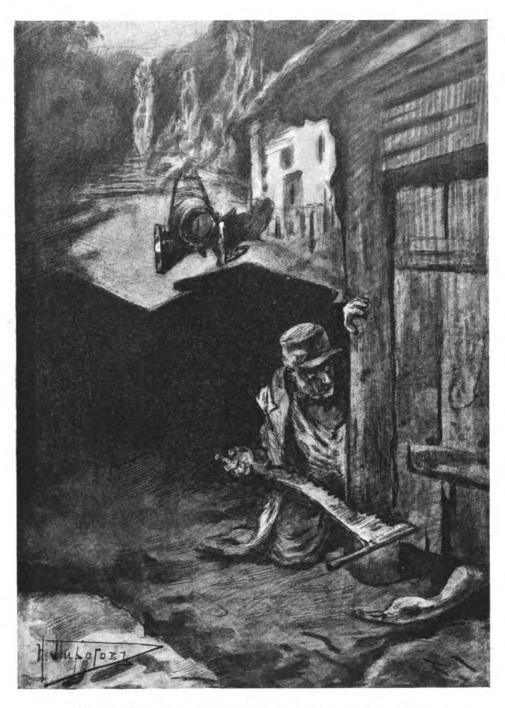

Иванъ Ивановичъ ночью подпиливаетъ гусиный хлѣвъ.  $_{_{\rm I}}$  Рис.  ${\rm H_{e}}$  Пирогова.

Digitized by Google

подложено ли гдѣ-нибудь сухой соломы. Наконецъ, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, онъ рѣшился забѣжать зайцемъ впередъ и подать на него прошеніе въ миргородскій повѣтовый судъ. Въ чемъ оно состояло, объ этомъ можно узнать изъ слѣдующей главы.

### ГЛАВА ІУ.

## О томъ, что произошло въ присутствіи миргородскаго повътоваго суда.

Чудный городъ Миргородъ! Какихъ въ немъ нътъ строеній! И подъ соломенною, и подъ очеретяною, даже подъ деревянною крышею. Направо улица, налъво улица, вездъ прекрасный плетень; по немъ вьется хмель, на немъ висятъ горшки, изъ-за него подсолнечникъ выказываетъ свою солнцеобразную голову, краснъетъ макъ, мелькаютъ толстыя тыквы... Роскошь! Плетень всегда убранъ предметами, которые дълаютъ его еще болъе живописнымъ: или напяленною плахтою, или сорочкою, или шароварами. Въ Миргородъ нътъ ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый въшаетъ на плетень, что ему вздумается. Если будете подходить съ площади, то, върно, на время остановитесь полюбоваться видомъ: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вамъ удавалось когда видъть! Она занимаетъ почти всю площадь. Прекрасная лужа! Дома и домики, которые издали можно принять эа копны сѣна, обступивши вокругъ, дивятся красотъ ея.

Но я тѣхъ мыслей, что нѣтъ лучше дома, какъ повѣтовый судъ. Дубовый ли онъ или березовый,—мнѣ нѣтъ дѣла, но въ немъ, милостивые государи, восемь окошекъ! восемь окошекъ въ рядъ, прямо на площадь и на то водное пространство, о которомъ я уже говорилъ и которое городничій называетъ озеромъ! Одинъ только онъ окрашенъ цвѣтомъ гранита; всѣ прочіе дома въ Миргородѣ просто выбѣлены. Крыша на немъ вся деревянная, и была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярскіе, приправивши лукомъ, не съѣли, что было, какъ нарочно, во время поста, и крыша осталась некрашеною. На площадь выступаетъ крыльцо, на которомъ часто бѣгаютъ куры, оттого что на крыльцѣ всегда почти разсыпаны крупы или что-нибудь съѣстное, что, впрочемъ, дѣлается не нарочно, но единственно отъ неосторожности просителей. Домъ раздѣленъ на двѣ половины: въ одной присутствіе,

. .



въ другой арестантская. Въ той половинѣ, гдѣ присутствіе, находятся двѣ комнаты чистыя, выбѣленныя: одна передняя, для просителей, въ другой столъ, украшенный чернильными пятнами; на столѣ зерцало; четыре стула дубовые, съ высокими спинками; возлѣ стѣнъ сундуки, кованые желѣзомъ, въ которыхъ сохранялись кипы повѣтовой ябеды. На одномъ изъ этихъ сундуковъ стоялъ тогда сапогъ, вычищенный ваксою.

Присутствіе началось еще съ утра. Судья, довольно полный человѣкъ, хотя нѣсколько тонѣе Ивана Никифоровича, съ доброю миною, въ замасленномъ халатѣ, съ трубкою и чашкою чая, разговаривалъ съ подсудкомъ. У судьи губы находились подъ самымъ носомъ, и оттого носъ его могъ нюхать верхнюю губу, сколько душѣ угодно было. Эта губа служила ему вмѣсто табакерки, потому что табакъ, адресуемый въ носъ, почти всегда сѣялся на нее. Итакъ, судья разговаривалъ съ подсудкомъ. Босая дѣвка держала въ сторонѣ подносъ съ чашками. Въ концѣ стола секретарь читалъ рѣшеніе дѣла, но такимъ однообразнымъ и заунывнымъ тономъ, что самъ подсудимый заснулъ бы, слушая. Судья, безъ сомнѣнія, это бы сдѣлалъ прежде всѣхъ, если бы не вошелъ между тѣмъ въ занимательный разговоръ.

"Я нарочно старался узнать", говорилъ судья, прихлебывая чай уже изъ простывшей чашки: "какимъ образомъ это дѣлается, что они поютъ хорошо. У меня былъ славный дроздъ года два тому назадъ. Что жъ? Вдругъ испортился совсѣмъ, началъ пѣть, Богъ знаетъ что; чѣмъ далѣе, хуже, хуже; сталъ картавить, хрипѣть, — хоть выбрось! А вѣдь самый вздоръ! Это вотъ отчего дѣлается: подъ горлышкомъ дѣлается бобонъ, меньше горошинки. Этотъ бобончикъ нужно только проколоть иголкою. Меня научилъ этому Захаръ Прокофьевичъ, и именно, если хотите, я вамъ разскажу, какимъ это было образомъ: пріѣзжаю я къ нему..."

"Прикажете, Демьянъ Демьяновичъ, читать другое?" прервалъ секретарь, уже нѣсколько минутъ какъ окончившій чтеніе.

"А вы уже прочитали? Представьте, какъ скоро! Я и не услышалъ ничего! Да гдъ жъ оно? Дайте его сюда, я подпишу. Что тамъ еще у васъ?"

"Дъло козака Бокитька о краденой коровъ".

"Хорошо, читайте! Да, такъ прівзжаю я къ нему... Я могу даже разсказать вамъ подробно, какъ онъ угостилъ меня. Къ водкѣ былъ поданъ балыкъ, единственный! Да не нашего балыка, которымъ" (при этомъ судья сдѣлалъ языкомъ и улыбнулся, при чемъ носъ его понюхалъ свою всегдашнюю табакерку)... "которымъ угощаетъ наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ѣлъ, потому что, какъ вы сами знаете, у меня отъ нея дѣлается изжога подъ ложечкою; но икры отвѣ-



далъ, — прекрасная икра! нечего сказать, отличная! Потомъ выпилъ я водки персиковой, настоянной на золототысячникъ. Была и шафранная; но шафранной, какъ вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: напередъ, какъ говорятъ, раззадорить аппетитъ, а потомъ уже завершить... А! слыхомъ слыхать, видомъ видать ... вскричалъ вдругъ судья, увидъвъ входящаго Ивана Ивановича.

"Богъ въ помощь! Желаю здравствовать", произнесъ Иванъ Ивановичъ, поклонившись на всѣ стороны съ свойственною ему одному пріятностію. Боже мой, какъ онъ умѣлъ обворожить всъхъ своимъ обращеніемъ! Тонкости такой я нигдъ не видывалъ. Онъ зналъ очень хорошо самъ свое достоинство и потому на всеобщее почтеніе смотръль, какъ на должное. Судья самъ подалъ стулъ Ивану Ивановичу, носъ его потянулъ съ верхней губы весь табакъ, что всегда было у него знакомъ большого удовольствія.

"Чѣмъ прикажете потчевать васъ, Иванъ Ивановичъ?" спросилъ онъ: "не прикажете ли чашку чаю?"

"Нътъ, весьма благодарю", отвътилъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и сълъ.

"Сдѣлайте милость, одну чашечку!" повторилъ судья.

"Нътъ, благодарю. Весьма доволенъ гостепріимствомъ!" отвъчалъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и сълъ.

"Одну чашку!" повторилъ судья.

"Нътъ, не безпокойтесь, Демьянъ Демьяновичъ!" При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сълъ.

"Чашечку?"

"Ужъ такъ и быть, развъ чашечку!" произнесъ Иванъ Ивановичъ и протянулъ руку къ подносу.

Господи Боже! какая бездна тонкости бываетъ у человъка! Нельзя разсказать, какое пріятное впечатлівніе производять такіе поступки!

"Не прикажете ли еще чашечку?"

"Покорно благодарствую", отвъчалъ Иванъ Ивановичъ, ставя на подносъ опрокинутую чашку и кланяясь.

"Сдълайте одолженіе, Иванъ Ивановичъ!"

"Не могу; весьма благодаренъ". При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сълъ.

"Иванъ Ивановичъ! сдълайте дружбу, одну чашечку!"

"Нътъ, весьма обязанъ за угощеніе". Сказавши это, Иванъ Ивановичъ поклонился и сълъ.

"Только чашечку! Одну чашечку!"

Иванъ Ивановичъ протянулъ руку къ подносу и взялъ чашку. Фу, ты пропасть! Какъ можетъ, какъ найдется человъкъ поддержать свое достоинство!

12\*



"Я, Демьянъ Демьяновичъ", говорилъ Иванъ Ивановичъ, допивая послѣдній глотокъ: "я къ вамъ имѣю необходимое дѣло: я подаю позовъ". При этомъ Иванъ Ивановичъ поставилъ чашку и вынулъ изъ кармана написанный гербовый листъ бумаги. "Позовъ на врага моего, на заклятаго врага".

"На кого же это?"

"На Ивана Никифоровича Довгочхуна".

При этихъ словахъ судья чуть не упалъ со стула. "Что вы говорите!" произнесъ онъ, всплеснувъ руками: "Иванъ Ивановичъ, вы ли это?"

"Видите сами, что я".

"Господь съ вами и всѣ святые! Какъ! Вы, Иванъ Ивановичъ, стали непріятелемъ Ивану Никифоровичу! Ваши ли это уста говорятъ? Повторите еще! Да не спрятался ли у васъ кто- нибудь сзади и говоритъ вмѣсто васъ?.."

"Что жъ тутъ невъроятнаго? Я не могу смотръть на него: онъ нанесъ мнъ смертельную обиду, оскорбилъ честь мою".

"Пресвятая Троица! Какъ же мнѣ теперь увѣрить матушку? А она, старушка, каждый день, какъ только мы поссоримся съ сестрою, говоритъ: "Вы, дѣтки, живете между собою, какъ собаки. Хоть бы вы взяли примѣръ съ Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича: вотъ ужъ друзья, такъ друзья! то-то пріятели! то-то достойные люди!" Вотъ тебѣ и пріятели! Разскажите, за что же это? какъ?"

"Это дѣло деликатное, Демьянъ Демьяновичъ! на словахъ его нельзя разсказать: прикажите лучше прочитать просьбу. Вотъ, возьмите съ этой стороны, здѣсь приличнѣе".

"Прочитайте, Тарасъ Тихоновичъ!" сказалъ судья, оборотившись къ секретарю.

Тарасъ Тихоновичъ взялъ просьбу и, высморкавшись такимъ образомъ, какъ сморкаются всѣ секретари по повѣтовымъ судамъ, съ помощью двухъ пальцевъ, началъ читать:

"Отъ дворянина миргородскаго повъта и помъщика Ивана, Иванова сына, Перерепенка прошеніе; а о чемъ, тому слъдуютъ пункты:

"1) Извъстный всему свъту своими богопротивными, въ омерзъніе приводящими и всякую мъру превышающими законопреступными поступками, дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, сего 1810 года, іюля 7 дня, учинилъ мнъ смертельную обиду, какъ персонально до чести моей относящуюся, такъ равномърно въ уничиженіе и конфузію чина моего и фамиліи. Оный дворянинъ и самъ, притомъ, гнуснаго вида, характеръ имъетъ бранчивый и преисполненъ разнаго рода богохуленіями и бранными словами"...



. 31

Тутъ чтецъ немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья съ благоговъніемъ сложилъ руки и только говорилъ про себя: "Что за бойкое перо! Господи Боже! какъ пишетъ этотъ человъкъ!"

Иванъ Ивановичъ просилъ читать далѣе, и Тарасъ Тихоновичъ продолжалъ:

- "Оный дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, когда я пришелъ къ нему съ дружескими предложеніями, назвалъ меня публично обиднымъ и поноснымъ для чести моей именемъ, а именно "гусакомъ", тогда какъ извъстно всему миргородскому повъту, что симъ гнуснымъ животнымъ я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намъренъ. Доказательствомъ же дворянскаго моего происхожденія есть то, что въ метрической книгъ, находящейся въ церкви Трехъ Святителей, записанъ какъ день моего рожденія, такъ равномърно и полученное мною крещеніе. "Гусакъ" же, какъ извъстно всъмъ, кто сколько-нибудь свъдущъ въ наукахъ, не можетъ быть записанъ въ метрической книгъ, ибо "гусакъ" есть не человъкъ, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему въ семинаріи, достовърно извъстно. Но оный злокачественный дворянинъ, будучи обо всемъ этомъ свъдущъ, не для чего иного, какъ чтобы нанесть смертельную для моего чина и званія обиду, обругалъ меня онымъ гнуснымъ словомъ.
- "2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянинъ посягнулъ, притомъ, на мою родовую, полученную мною послъ родителя моего, состоявшаго въ духовномъ званіи, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, Перерепенка собственность, тъмъ, что, въ противность всякимъ законамъ, перенесъ совершенно насупротивъ моего крыльца гусиный хлъвъ, что дълалось не съ инымъ какимъ намъреніемъ, какъ чтобъ усугубить нанесенную мнъ обиду, ибо оный хлъвъ стоялъ до сего въ изрядномъ мъстъ и довольно еще былъ кръпокъ. Но омерзительное намъреніе вышеупомянутаго дворянина состояло единственно въ томъ, чтобы учинить меня свидътелемъ непристойныхъ пассажей: ибо извъстно, что всякій человъкъ не пойдетъ въ хлъвъ, тъмъ паче въ гусиный, для приличнаго дъла. При такомъ противузаконномъ дъйствіи, двъ переднія сохи захватили собственную мою землю, доставшуюся мнь еще при жизни отъ родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, Перерепенка, начинавшуюся отъ амбара и прямою линіей до самаго того мъста, гдъ бабы моютъ горшки.
- "3) Вышеизображенный дворянинъ, котораго уже самое имя и фамилія внушаетъ всякое омерзініе, питаетъ въ душі злостное намъреніе поджечь меня въ собственномъ домъ. Несо-

мнънные чему признаки изъ нижеслъдующаго явствуютъ: во-1-хъ, оный злокачественный дворянинъ началъ выходить часто изъ своихъ покоевъ, чего прежде никогда, по причинъ своей лъности и гнусной тучности тъла, не предпринималъ; во-2-хъ, въ людской его, примыкающей о самый заборъ, ограждающій мою собственную, полученную мною отъ покойнаго родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, Перерепенка, землю, ежедневно въ необычайной продолжительности горитъ свътъ, что уже явно есть къ тому доказательство; ибо до сего, по скаредной его скупости, всегда не только сальная свъча, даже каганецъ былъ потушаемъ.

"И потому прошу онаго дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, яко повиннаго въ зажигательствъ, въ оскорбленіи моего чина, имени и фамиліи и въ хищническомъ присвоеніи собственности, а паче всего въ подломъ и предосудительномъ присовокупленіи къ фамиліи моей названія "гусака", ко взысканію штрафа, удовлетворенія проторей и убытковъ присудить, и самаго, яко нарушителя, въ кандалы забить и, заковавши, въ городскую тюрьму препроводить, и по сему моему прошенію ръшеніе немедленно и неукоснительно учинить. Писалъ и сочинялъ дворянинъ, миргородскій помѣщикъ, Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко".

По прочтеніи просьбы судья приблизился къ Ивану Ивановичу, взялъ его за пуговицу и началъ ему говорить почти такимъ образомъ: "Что это вы дълаете, Иванъ Ивановичъ? Бога бойтесь! Бросьте просьбу, пусть она пропадаетъ! (Сатана приснись ей!) Возьмитесь лучше съ Иваномъ Никифоровичемъ за руки да поцълуйтесь; да купите сантуринскаго, или никопольскаго, или хотя, просто, сдълайте пуншику да позовите меня! Разопьемъ вмѣстѣ и позабудемъ все! "

"Нътъ, Демьянъ Демьяновичъ! Не такое дъло", сказалъ Иванъ Ивановичъ съ важностію, которая такъ всегда шла къ нему: "не такое дъло, чтобы можно было ръшить полюбовною сдѣлкою. Прощайте! Прощайте и вы, господа! продолжалъ онъ съ тою же важностію, оборотившись ко всъмъ: "надъюсь, моя просьба возымъетъ надлежащее дъйствіе". И ушелъ, оставивъ въ изумленіи все присутствіе.

Судья сидълъ, не говоря ни слова; секретарь нюхалъ табакъ; канцелярскіе опрокинули разбитый черепокъ бутылки, употребляемый вмъсто чернильницы, и самъ судья, въ разсъянности, разводилъ пальцемъ по столу чернильную лужу.

"Что вы скажете на это, Доровей Трофимовичъ?" сказалъ судья послъ нъкотораго молчанія, обратившись къ подсудку.

"Ничего не скажу", отвъчалъ подсудокъ.



"Экія дъла дълаются!" продолжалъ судья. Не успълъ онъ этого сказать, какъ дверь затрещала и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась въ присутствіе, остальная оставалась еще въ передней. Появленіе Ивана Никифоровича, и еще въ судъ, такъ показалось необыкновеннымъ, что судья вскрикнулъ, секретарь прервалъ свое чтеніе, одинъ канцеляристъ, въ фризовомъ подобіи полуфрака, взялъ въ губы перо, другой проглотилъ муху. Даже отправлявшій должность фельдъегеря и сторожа инвалидъ, который до того стоялъ у дверей, почесываясь, въ своей грязной рубашкъ, съ нашивкою на плечъ, даже этотъ инвалидъ разинулъ ротъ и наступилъ кому-то на ногу.

"Какими судьбами? Что и какъ? Какъ здоровье ваше, Иванъ Никифоровичъ?"

Но Иванъ Никифоровичъ былъ ни живъ, ни мертвъ, тому что завязнулъ въ дверяхъ и не могъ сдълать ни шагу впередъ или назадъ. Напрасно судья кричалъ въ переднюю, чтобы кто-нибудь изъ находившихся тамъ выперъ сзади Ивана Никифоровича въ присутственную залу. Въ передней находилась одна только старуха-просительница, которая, несмотря на всъ усилія своихъ костлявыхъ рукъ, ничего не могла сдълать. Тогда одинъ изъ канцелярскихъ, съ толстыми губами, съ широкими плечами, съ толстымъ носомъ, глазами, глядъвшими искоса и пьяно, съ разодранными локтями, приблизился къ передней половинъ Ивана Никифоровича, сложилъ ему объ руки на-крестъ, какъ ребенку, и мигнулъ старому инвалиду, который уперся своимъ колѣномъ въ брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, онъ былъ вытиснутъ въ переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей, при чемъ канцелярскій и его помощникъ, инвалидъ, отъ дружныхъ усилій, дыханіемъ устъ своихъ распространили такой сильный запахъ, что комната присутствія превратилась было на время въ питейный домъ.

"Не зашибли ли васъ, Иванъ Никифоровичъ? Я скажу матушкъ, она пришлетъ вамъ настойки, которою потрите только поясницу и спину, и все пройдетъ".

Но Иванъ Никифоровичъ повалился на стулъ и, кромъ продолжительныхъ 0x06, ничего не могъ сказать. Наконецъ, слабымъ, едва слышнымъ отъ усталости, голосомъ произнесъ онъ: "Не угодно ли?" и, вынувши изъ кармана рожокъ, прибавилъ: "Возьмите, одолжайтесь!"

"Весьма радъ, что васъ вижу", отвъчалъ судья: "но все не могу представить себъ, что заставило васъ предпринять трудъ и одолжить насъ такою пріятною нечаянностію".

"Съпросьбою... " могътолько произнесть Иванъ Никифоровичъ.



- "Съ просьбою? съ какою?"
- "Съ позвомъ..." (тутъ одышка произвела долгую паузу) "охъ!.. съ позвомъ на мошенника... Ивана Иванова Перерепенка".
- "Господи! И вы туда же! Такіе рѣдкіе друзья! Позовъ на такого добродѣтельнаго человѣка!.."
- "Онъ—самъ сатана!" произнесъ отрывисто Иванъ Никифоровичъ.

Судья перекрестился.

- "Возьмите просьбу, прочитайте".
- "Нечего дѣлать, прочитайте, Тарасъ Тихоновичъ", сказалъ судья, обращаясь къ секретарю, съ видомъ неудовольствія, при чемъ носъ его невольно понюхалъ верхнюю губу, что обыкновенно онъ дѣлалъ прежде только отъ большого удовольствія. Такое самоуправство носа причинило судьѣ еще болѣе досады: онъ вынулъ платокъ и смелъ съ верхней губы весь табакъ, чтобы наказать дерзость его.

Секретарь, сдълавши обыкновенный свой приступъ, который онъ всегда употреблялъ передъ начатіемъ чтенія, т.-е. безъ помощи носового платка, началъ обыкновеннымъ своимъ голосомъ такимъ образомъ:

- "Проситъ дворянинъ миргородскаго повъта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, а о чемъ, тому слъдуютъ пункты:
- "1) По ненавистной злобъ своей и явному недоброжелательству, называющій себя дворяниномъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко, всякія пакости, убытки и иные ехидненскіе и въ ужасъ приводящіе поступки мнѣ чинитъ, и вчерашняго дня пополудни, какъ разбойникъ и тать, съ топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудіями забрался ночью въ мой дворъ и въ находящійся въ ономъ мой же собственный хлѣвъ, собственноручно и поноснымъ образомъ его изрубилъ, на что съ моей стороны я не подавалъ никакой причины къ столь противузаконному и разбойническому поступку.
- "2) Оный же дворянинъ Перерепенко имѣетъ посягательство на самую жизнь мою, и до 7-го числа прошлаго мѣсяца, содержа въ тайнѣ сіе намѣреніе, пришелъ ко мнѣ и началъ дружескимъ и хитрымъ образомъ выпрашивать у меня ружье, находившееся въ моей комнатѣ, и предлагалъ мнѣ за него, съ свойственною ему скупостью, многія негодныя вещи, какъ-то: свинью бурую и двѣ мѣрки овса. Но, предугадывая тогда же преступное его намѣреніе, я всячески старался отъ онаго уклонить его; но оный мошенникъ и подлецъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко выбранилъ меня мужицкимъ образомъ и питаетъ ко мнѣ съ того времени вражду непримиримую. Притомъ же





Бурая свинья убъгаеть съ прошеніемъ Ивана Никифоровича.

Digitized by Google

оный, часто поминаемый, неистовый дворянинъ и разбойникъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко, и происхожденія весьма поноснаго: его сестра была извѣстная всему свѣту потаскуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею, назадъ тому пять лѣтъ, въ Миргородѣ, а мужа своего записала въ крестьяне; отецъ и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянинъ и разбойникъ Перерепенко своими скотоподобными и порицанія достойными поступками превзошелъ всю свою родню и, подъ видомъ благочестія, дѣлаетъ самыя соблазнительныя дѣла: постовъ не содержитъ, ибо наканунѣ Филипповки сей богоотступникъ купилъ барана и на другой день велѣлъ зарѣзать своей беззаконной дѣвкѣ Гапкѣ, оговариваясь, аки бы ему нужно было подъ тотъ часъ сало на каганцы и свѣчи.

"Посему прошу онаго дворянина, яко разбойника, святотатца, мошенника, уличеннаго уже въ воровствъ и грабительствъ, въ кандалы заковать и въ тюрьму или государственный острогъ препроводить и тамъ уже, по усмотрънію, лиша чиновъ и дворянства, добре барбарами шмаровать и въ Сибирь на каторгу по надобности заточить, проторы, убытки велъть ему заплатить и по сему моему прошенію ръшеніе учинить.

"Къ сему прошенію руку приложилъ дворянинъ миргородскаго повъта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ".

Какъ только секретарь кончилъ чтеніе, Иванъ Никифоровичъ взялся за шапку и поклонился, съ намъреніемъ уйти.

"Куда же вы, Иванъ Никифоровичъ?" говорилъ ему вслѣдъ судья. "Посидите немного! Выпейте чаю! Орышко! что ты стоишь, глупая дѣвка, и перемигиваешься съ канцелярскими? Ступай, принеси чаю!"

Но Иванъ Никифоровичъ, съ испугу, что такъ далеко зашелъ отъ дому и выдержалъ такой опасный карантинъ, успѣлъ уже пролѣзть въ дверь, проговоривъ: "Не безпокойтесь, я съ удовольствіемъ...", и затворилъ ее за собою, оставивъ въ изумленіи все присутствіе.

Дълать было нечего. Объ просьбы были приняты, и дъло готовилось принять довольно важный интересъ, какъ одно непредвидънное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышелъ изъ присутствія, въ сопровожденіи подсудка и секретаря, а канцелярскіе укладывали въ мышокъ нанесенныхъ просителями куръ, яицъ, краюхъ хльба, пироговъ, книшей и прочаго дрязгу, въ это время бурая свинья вбъжала въ комнату и схватила, къ удивленію присутствовавшихъ, не пирогъ или хльбную корку, но прошеніе Ивана Никифоровича, которое лежало на конць стола, перевъсившись ли-



стами внизъ. Схвативши бумагу, бурая хавронья убъжала такъ скоро, что ни одинъ изъ приказныхъ чиновниковъ не могъ догнать ее, несмотря на кидаемыя линейки и чернильницы.

Это чрезвычайное происшествіе произвело страшную суматоху, потому что даже копія не была еще списана съ прошенія. Судья, т.-е. его секретарь, и подсудокъ долго трактовали обътакомъ неслыханномъ обстоятельствѣ; наконецъ, рѣшено было на томъ, чтобы написать объ этомъ отношеніе къ городничему, такъ какъ слѣдствіе по этому дѣлу болѣе относилось къ градской полиціи. Отношеніе, за № 389, послано было къ нему того же дня, и по этому самому произошло довольно любопытное объясненіе, о которомъ читатели могутъ узнать изъ слѣдующей главы.

#### ГЛАВА У.

въ которой излагается совъщаніе двухъ почетныхъ въ Миргородь особъ.

Какъ только Иванъ Ивановичъ управился въ своемъ хозяйствъ и вышелъ, по обыкновенію, полежать подъ навъсомъ, то, къ несказанному удивленію своему, увидълъ что-то краснъвшееся въ калиткъ. Это былъ красный обшлагъ городничаго, который, равномърно, какъ и воротникъ его, получилъ политуру и по краямъ превращался въ лакированную кожу. Иванъ Ивановичъ подумалъ про себя: "Не дурно, что пришелъ Петръ Өедоровичъ поговорить", но очень удивился, увидя, что городничій шелъ чрезвычайно скоро и размахивалъ руками, что случалось съ нимъ, по обыкновенію, весьма рѣдко. На мундирѣ у городничаго посажено было восемь пуговицъ; девятая, какъ оторвалась во время процессіи при освященіи храма, назадъ тому два года, такъ до сихъ поръ десятскіе не могутъ отыскать, хотя городничій при ежедневныхъ рапортахъ, которые отдаютъ ему квартальные надзиратели, всегда спрашиваетъ, нашлась ли пуговица. Эти восемь пуговицъ были насажены у него такимъ образомъ, какъ бабы садятъ бобы: одна направо, другая, налѣво. Лъвая нога была у него прострълена въ послъдней кампаніи, и потому онъ, прихрамывая, закидывалъ ею такъ далеко въ сторону, что разрушалъ этимъ почти весь трудъ правой ноги. Чѣмъ быстрѣе дѣйствовалъ городничій своею пѣхотою, тѣмъ менъе она подвигалась впередъ, и потому, покамъстъ дошелъ городничій къ навъсу. Иванъ Ивановичъ имълъ довольно вре-



мени теряться въ догадкахъ, отчего городничій такъ скоро размахивалъ руками. Тъмъ болъе это его занимало, что дъло казалось необыкновенной важности, ибо при городничемъ была даже

"Здравствуйте, Петръ Өедоровичъ!" вскричалъ Иванъ Ивановичъ, который, какъ уже сказано, былъ очень любопытенъ и никакъ не могъ удержать своего нетерпънія при видь, какъ городничій бралъ приступомъ крыльцо, но все еще не поднималъ глазъ своихъ вверхъ и ссорился съ своей пъхотою, которая никакимъ образомъ не могла съ одного размаху взойти на ступеньку.

"Добраго дня желаю любезному другу и благодътелю Ивану Ивановичу! " отвѣчалъ городничій.

"Милости прошу садиться. Вы, какъ я вижу, устали, потому что ваша раненая нога мъшаетъ... "

"Моя нога!" вскрикнулъ городничій, бросивъ на Ивана Ивановича одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, какіе бросаетъ великанъ на пигмея, ученый педантъ на танцовальнаго учителя. При этомъ онъ вытянулъ свою ногу и топнулъ ею объ полъ. Эта храбрость, однако жъ, ему дорого стоила, потому что весь корпусъ его покачнулся и носъ клюнулъ перила; но мудрый блюститель порядка, чтобы не подать никакого вида, тотчасъ оправился и полъзъ въ карманъ, какъ будто бы съ тъмъ, чтобы достать табакерку.— "Я вамъ доложу о себъ, любезнъйшій другъ и благодътель, Иванъ Ивановичъ, что я дълывалъ на въку своемъ не такіе походы. Да, серьезно, дълывалъ. Напримъръ, во время кампаніи 1807 года... Ахъ, я вамъ разскажу, какимъ манеромъ я перелъзъ черезъ заборъ къ одной хорошенькой нъмкъ". При этомъ городничій зажмурилъ одинъ глазъ и сдѣлалъ бѣсовскиплутовскую улыбку.

"Гдъ-жъ вы бывали сегодня?" спросилъ Иванъ Ивановичъ, желая прервать городничаго и скоръе навести его на причину посъщенія; ему бы очень хотълось спросить, что такое намъренъ объявить городничій; но тонкое познаніе свъта представляло ему всю неприличность такого вопроса, и Иванъ Ивановичъ долженъ былъ скръпиться и ожидать разгадки, между тъмъ какъ сердце его билось съ необыкновенною силою.

"А позвольте, я вамъ разскажу, гдъ былъ я", отвъчалъ городничій. "Во-первыхъ, доложу вамъ, что сегодня отличное время"...

При послѣднихъ словахъ Иванъ Ивановичъ почти что не умеръ.

"Но позвольте", продолжалъ городничій: "я пришелъ сегодня къ вамъ по одному важному дѣлу". Тутъ лицо городничаго и осанка приняли то же самое озабоченное положеніе, съ



которымъ бралъ онъ приступомъ крыльцо. Иванъ Ивановичъ ожилъ и трепеталъ, какъ въ лихорадкѣ, не замедливши, по обыкновеню своему. сдѣлать вопросъ: "Какое же оно, важное? развѣ оно важное?"

"Вотъ извольте видъть: прежде всего осмълюсь доложить вамъ, любезный другъ и благодътель Иванъ Ивановичъ, что вы... съ моей стороны, я, извольте видъть, я ничего, но виды правительства, виды правительства этого требуютъ: вы нарушили порядокъ благочинія!"

"Что это вы говорите, Петръ Өедоровичъ? Я ничего не понимаю".

"Помилуйте, Иванъ Ивановичъ! какъ вы ничего не понимаете? Ваша собственная животина утащила очень важную казенную бумагу, и вы еще говорите послъ этого, что ничего не понимаете!"

"Какая животина?"

"Съ позволенія сказать, ваша собственная бурая свинья".

"А я чѣмъ виноватъ? Зачѣмъ судейскій сторожъ отворяетъ двери?"

"Но, Иванъ Ивановичъ, ваше собственное животное: сталобыть, вы виноваты".

"Покорно благодарю васъ за то, что съ свиньею меня равняете".

"Вотъ ужъ этого я не говорилъ, Иванъ Ивановичъ! Ей-Богу, не говорилъ! Извольте разсудить по чистой совъсти сами. Вамъ, безъ всякаго сомнънія, извъстно, что, согласно съ видами начальства, запрещено въ городъ, тъмъ же паче въ главныхъ градскихъ улицахъ, прогуливаться нечистымъ животнымъ. Согласитесь сами, что это дъло запрещенное".

"Богъ знаетъ, что это вы говорите. Большая важность, что свинья вышла на улицу!"

"Позвольте вамъ доложить, позвольте, позвольте, Иванъ Ивановичъ, это совершенно невозможно. Что жъ дѣлать? Начальство хочетъ,—мы должны повиноваться. Не спорю, забѣгаютъ иногда на улицу и даже на площадь куры и гуси, замѣтьте себѣ: куры и гуси; но свиней и козловъ я еще въ прошломъ году далъ предписаніе не впускать на публичныя площади, которое предписаніе тогда же приказалъ прочитать изустно въ собраніи, предъ цѣлымъ народомъ".

"Нѣтъ, Петръ Өедоровичъ, я здѣсь ничего не вижу, какъ только то, что вы всячески стараетесь обижать меня".

"Вотъ этого-то не можете сказать, любезнѣйшій другъ и благодѣтель, чтобы я старался обижать. Вспомните сами: я не сказалъ вамъ ни одного слова прошлый годъ, когда вы выстроили



крышу цѣлымъ аршиномъ выше установленной мѣры. Напротивъ, я показалъ видъ, какъ будто совершенно этого не замѣтилъ. Върьте, любезнъйшій другъ, что и теперь я бы совершенно; такъ сказать... но мой долгъ, словомъ, обязанность, требуетъ смотръть за чистотою. Посудите сами, когда вдругъ на главной улицъ..."

"Ужъ хороши ваши главныя улицы! Туда всякая баба идетъ выбросить то, что ей не нужно".

"Позвольте вамъ доложить, Иванъ Ивановичъ, что вы сами обижаете меня! Правда, это случается иногда, но по большей части только подъ заборомъ, сараями или коморами; но чтобъ на главной улицъ, на площадь втесалась супоросная свинья, это такое дъло... "

"Что жъ такое, Петръ Өедоровичъ! Вѣдь свинья—твореніе Божіе! "

"Согласенъ. Это всему свъту извъстно, что вы человъкъ ученый, знаете науки и прочіе разные предметы. Конечно, я наукамъ не обучался никакимъ; скорописному письму я началъ учиться на тридцатомъ году своей жизни. Въдь я, какъ вамъ извъстно, изъ рядовыхъ".

"Гм!" сказалъ Иванъ Ивановичъ.

"Да", продолжалъ городничій: "въ 1801 году я находился въ 42 егерскомъ полку въ 4 ротъ поручикомъ. Ротный командиръ у насъ былъ, если изволите знать, капитанъ Еремъевъ". При этомъ городничій запустилъ свои пальцы въ табакерку, которую Иванъ Ивановичъ держалъ открытою и переминалъ табакъ.

Иванъ Ивановичъ отвѣчалъ: "Гм".

"Но мой долгъ", продолжалъ городничій: "есть повиноваться требованіямъ правительства. Знаете ли вы, Иванъ Ивановичъ, что похитившій въ судѣ казенную бумагу подвергается, наравнъ со всякимъ другимъ преступленіемъ, уголовному суду?"

"Такъ знаю, что, если хотите, и васъ научу. Тамъ говорится о людяхъ; напримъръ, если бы вы украли бумагу; но свинья---животное, твореніе Божіе".

"Все такъ, но законъ говоритъ: "Виновный въ похищеніи..." Прошу васъ прислушаться внимательнъе: виновный! Здъсь не означается ни рода, ни пола, ни званія; стало-быть, и животное можетъ быть виновно. Воля ваша, а животное, прежде произнесенія приговора къ наказанію, должно быть представлено въ полицію, какъ нарушитель порядка".

"Нътъ, Петръ Оедоровичъ", возразилъ хладнокровно Иванъ Ивановичъ: "этого-то не будетъ!"

"Какъ вы хотите, только я долженъ слѣдовать предписаніямъ начальства".



Generated on 2023-04-04 04:56 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015009004667 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access use#pd-us-google

"Что жъ вы стращаете меня? Върно, хотите прислать за нею безрукаго солдата? Я прикажу дворовой бабъ его кочергой выпроводить; ему послъднюю руку переломятъ".

"Я не смѣю съ вами спорить. Въ такомъ случаѣ, если вы не хотите представить ее въ полицію, то пользуйтесь ею, какъ вамъ угодно; заколите, когда желаете, ее къ Рождеству и надѣлайте изъ нея окороковъ или такъ съѣшьте. Только я бы у васъ попросилъ, если будете дѣлать колбасы, пришлите мнѣ парочку тѣхъ, которыя у васъ такъ вкусно дѣлаетъ Гапка изъ свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна очень ихъ любитъ".

"Колбасъ, извольте, пришлю парочку".

"Очень вамъ буду благодаренъ, любезный другъ и благодътель. Теперь позвольте вамъ сказать еще одно слово. Я имъю порученіе какъ отъ судьи, такъ равно и отъ всъхъ нашихъ знакомыхъ, такъ сказать, примирить васъ съ пріятелемъ вашимъ, Иваномъ Никифоровичемъ".

"Какъ! съ невѣжею! Чтобы я примирился съ этимъ грубіяномъ! Никогда! Не будетъ этого, не будетъ!" Иванъ Ивановичъ былъ въ чрезвычайно рѣшительномъ состояніи.

"Какъ вы себъ хотите", отвъчалъ городничій, угощая объ ноздри табакомъ. "Я вамъ не смъю совътовать; однако жъ позвольте доложить: вотъ вы теперь въ ссоръ, а какъ помиритесь..."

Но Иванъ Ивановичъ началъ говорить о ловлѣ перепеловъ, что обыкновенно случалось, когда онъ хотѣлъ замять рѣчь.

Итакъ, городничій, не получивъ никакого успъха, долженъ былъ отправиться во-свояси.

### ГЛАВА VI,

изъ которой читатель легко можетъ узнать все то, что въ ней содержится.

Сколько ни старались въ судѣ скрыть дѣло, но на другой же день весь Миргородъ узналъ, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Самъ городничій первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали объ этомъ, онъ ничего не сказалъ; спросилъ только: "Не бурая ли?"

Но Агаөія Өедосъевна, которая была при этомъ, начала опять приступать къ Ивану Никифоровичу: "Что ты, Иванъ



Никифоровичъ? Надъ тобой будутъ смѣяться, какъ надъ дуракомъ, если ты попустишь! Какой ты послѣ этого будешь дворянинъ? Ты будешь хуже бабы, что продаетъ сластены, которыя ты такъ любишь". И уговорила неугомонная! Нашла гдѣ-то человѣчка среднихъ лѣтъ, черномазаго, съ пятнами по всему лицу, въ темно-синемъ съ заплатами на локтяхъ сюртукѣ, совершенную приказную чернильницу! Сапоги онъ смазывалъ дегтемъ, носилъ по три пера за ухомъ и привязанный къ пуговицѣ на шнурочкѣ стеклянный пузырекъ, вмѣсто чернильницы; съѣдалъ за однимъ разомъ девять пироговъ, а десятый клалъ въ карманъ, и въ одинъ гербовый листъ столько уписывалъ всякой ябеды, что никакой чтецъ не могъ за однимъ разомъ прочесть, не перемежая этого кашлемъ и чиханьемъ. Это небольшое подобіе человѣка копалось, корпѣло, писало и, наконецъ, состряпало такую бумагу:

"Въ миргородской повътовый судъ отъ дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна.

"Вслъдствіе онаго прошенія моего, что отъ меня, дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, къ тому имъло быть, совокупно съ дворяниномъ Иваномъ, Ивановымъ сыномъ, Перерепенкомъ, чему и самъ повътовый миргородскій судъ потворство свое изъявилъ. И самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи въ тайнѣ содержимо и уже отъ стороннихъ людей до слуха дошедшись. Понеже оное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежитъ; ибо оная свинья есть животное глупое, и тъмъ паче способное къ хищенію бумаги. Изъ чего очевидно явствуетъ, что часто поминаемая свинья не иначе, какъ была подущена къ тому самимъ противникомъ, называющимъ себя дворяниномъ Иваномъ, Ивановымъ сыномъ, Перерепенкомъ, уже уличеннымъ въ разбоѣ, посягательствѣ на жизнь и святотатствѣ. Но оный миргородскій судъ, съ свойственнымъ ему лицепріятіемъ, тайное своей особы соглашеніе изъявиль; безъ какового соглашенія оная свинья никоимъ бы образомъ не могла быть допущенною къ утащенію бумаги, ибо миргородскій повътовый судъ въ прислугъ весьма снабженъ: для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время въ пріемной пребывающаго, хотя имъетъ одинъ кривой глазъ и нъсколько поврежденную руку, но, чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имъетъ весьма соразмърныя способности. Изъ чего достовърно видно потворство онаго миргородскаго суда и безспорно раздъленіе жидовскаго отъ того барыша по взаимности совмъщаясь. Оный же вышеупомянутый разбойникъ и дворянинъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко въ приточеніи ошельмовавшись состоялся.



Почему и довожу оному повътовому суду я, дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, въ надлежащее всевъдъніе, если съ оной бурой свиньи или согласившагося съ нею дворянина Перерепенка означенная просьба взыщена не будетъ и по ней ръшение по справедливости и въ мою пользу не возымъетъ: то я, дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, о таковомъ онаго суда противузаконномъ потворствъ подать жалобу въ палату имъю, съ надлежащимъ по формъ перенесеніемъ дъла.

"Дворянинъ миргородскаго повъта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ".

Эта просьба произвела свое дъйствіе. Судья былъ человъкъ, какъ обыкновенно бываютъ всъ добрые люди, трусливаго десятка. Онъ обратился къ секретарю. Но секретарь пустилъ сквозь губы густой "гм" и показалъ на лицъ своемъ ту равнодушную и дьявольски-двусмысленную мину, которую принимаетъ одинъ только сатана, когда видитъ у ногъ своихъ прибѣгающую къ нему жертву. Одно средство оставалось: примирить двухъ пріятелей. Но какъ приступить къ этому, когда всѣ покушенія были до того неуспъшны? Однако жъ еще ръшились попытаться; но Иванъ Ивановичъ напрямикъ объявилъ, что не хочетъ, и даже весьма разсердился. Иванъ Никифоровичъ, вмъсто отвъта, оборотился спиною назадъ и хоть бы слово сказалъ. Тогда процессъ пошелъ съ необыкновенною быстротою, которою обыкновенно такъ славятся судилища. Бумагу помътили, записали, выставили нумеръ, вшили, расписались, все въ одинъ и тотъ же день, и положили дъло въ шкафъ, гдъ оно лежало, лежало годъ, другой, третій. Множество невъстъ успъло выйти замужъ; въ Миргородъ пробили новую улицу; у судьи выпалъ одинъ коренной зубъ и два боковыхъ; у Ивана Ивановича бъгало по двору больше ребятишекъ, нежели прежде (откуда они взялись, Богъ одинъ знаетъ); Иванъ Никифоровичъ, въ упрекъ Ивану Ивановичу, выстроилъ новый гусиный хлъвъ, хотя немного подальше прежняго, и совершенно застроился отъ Ивана Ивановича, такъ что сіи достойные люди никогда почти не видали въ лицо другъ друга; — и дъло все лежало, въ самомъ лучшемъ порядкъ, въ шкафу, который сдълался мраморнымъ отъ чернильныхъ пятенъ.

Между тъмъ произощелъ чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничій давалъ ассамблею! Гдъ возьму я кистей и красокъ, чтобъ изобразить разнообразіе съъзда и великолѣпное пиршество? Возьмите часы, откройте ихъ и посмотрите, что тамъ дълается! Не правда ли, чепуха страшная? Представьте же теперь себъ, что почти столько же, если не больше, колесъ стояло среди двора городничаго. Какихъ бричекъ и повозокъ тамъ не было! Одна-задъ широкій, а передъ



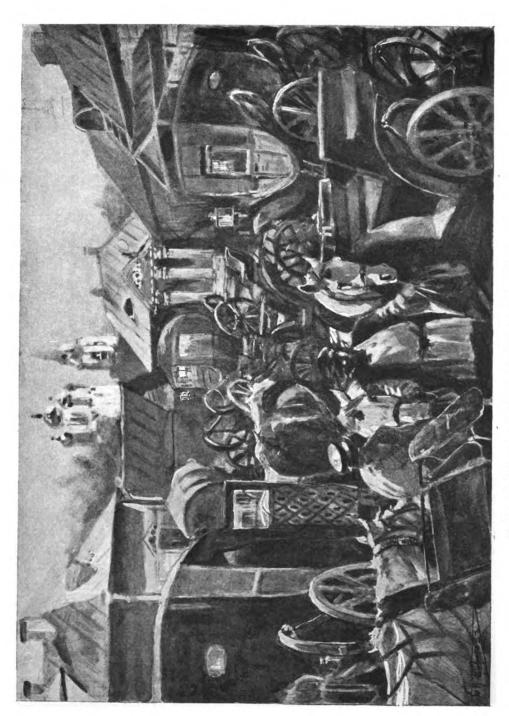

"Какихъ бричекъ и повозокъ тамъ не было!".

узенькій; другая—задъ узенькій, а передъ широкій. Одна была

и бричка, и повозка вмъстъ; другая — ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную копну свна или на толстую купчиху; другая---на растрепаннаго жида или на скелетъ, еще не совсъмъ освободившійся отъ кожи; иная была въ профиль совершенная трубка съ чубукомъ, другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Изъ среды этого хаоса колесъ и козелъ возвышалось подобіе кареты съ комнатнымъ окномъ, перекрещеннымъ толстымъ переплетомъ. Кучера, въ сърыхъ чекменяхъ, свиткахъ и сърякахъ, въ бараньихъ шапкахъ и разнокалиберныхъ фуражкахъ, съ трубками въ рукахъ, проводили по двору распряженныхъ лошадей. Что за ассамблею далъ городничій! Позвольте, я перечту всѣхъ, которые были тамъ. Тарасъ Тарасовичъ, Евплъ Акинеовичъ, Евтихій Евтихіевичъ, Иванъ Ивановичъ—не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, Савва Гавриловичъ, нашъ Иванъ Ивановичъ, Елевферій Елевферіевичъ, Макаръ Назарьевичъ, Өома Григорьевичъ... Не могу далѣе! не въ силахъ! Рука устаетъ писать! А сколько было дамъ! смуглыхъ и бълолицыхъ, и длинныхъ и коротенькихъ, толстыхъ, какъ Иванъ Никифоровичъ, и такихъ тонкихъ, что, казалось, каждую можно было упрятать въ шпажныя ножны городничаго. Сколько чепцовъ! сколько платьевъ! красныхъ, желтыхъ, кофейныхъ, зеленыхъ, синихъ, новыхъ, перелицованныхъ, перекроенныхъ, — платковъ, лентъ, ридиколей! Прощайте, бъдные глаза! вы никуда не будете годиться послѣ этого спектакля. А какой длинный столъ былъ вытянутъ! А какъ разговорилось все, какой шумъ подняли! Куда противъ этого мельница со всъми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами! Не могу вамъ сказать навърно, о чемъ они говорили, но должно думать, что о многихъ пріятныхъ и полезныхъ вещахъ, какъ-то: о погодъ, о собакахъ, о пшеницъ, о чепчикахъ, о жеребцахъ. Наконецъ, Иванъ Ивановичъ, не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, у котораго одинъ глазъ кривъ, сказалъ: "Мнѣ очень странно, что правый глазъ мой (кривой Иванъ Ивановичъ всегда говорилъ о себъ иронически) не видитъ Ивана Никифоровича г-на Довгочхуна". "Не хотълъ притти!" сказалъ городничій.

"Какъ такъ?"

"Вотъ уже, слава Богу, есть два года, какъ поссорились они между собою, т.-е. Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ, и гдъ одинъ, туда другой ни за что не пойдетъ!"

"Что вы говорите!" При этомъ кривой Иванъ Ивановичъ поднялъ глаза вверхъ и сложилъ руки вмѣстѣ. "Что-жъ теперь,



если уже люди съ добрыми глазами не живутъ въ мирѣ, гдѣ же жить мнъ въ ладу съ кривымъ моимъ окомъ! На эти слова всъ засмъялись во весь ротъ. Всъ очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что онъ отпускалъ шутки совершенно во вкусъ нынъшнемъ. Самъ высокій, худощавый человъкъ, въ байковомъ сюртукъ, съ пластыремъ на носу, который до того сидълъ въ углу и ни разу не перемънилъ движенія на своемъ лицѣ, даже когда залетѣла къ нему въ носъ муха, -- этотъ самый господинъ всталъ съ своего мъста и подвинулся ближе къ толпъ, обступившей кривого Ивана Ивановича. "Послушайте!" сказалъ кривой Иванъ Ивановичъ, когда увидѣлъ, что его окружило порядочное общество: "послушайте: вмѣсто того, что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте, вмѣсто этого, помиримъ двухъ нашихъ пріятелей! Теперь Иванъ Ивановичъ разговариваетъ съ бабами и дъвчатами, — пошлемъ потихоньку за Иваномъ Никифоровичемъ, да и столкнемъ ихъ вмѣстѣ".

Всѣ единодушно приняли предложеніе Ивана Ивановича и положили немедленно послать къ Ивану Никифоровичу на домъ просить его, во что бы ни стало, пріѣхать къ городничему на обѣдъ. Но важный вопросъ: на кого возложить это важное порученіе? повергнулъ всѣхъ въ недоумѣніе. Долго спорили, кто способнѣе и искуснѣе въ дипломатической части; наконецъ, единодушно рѣшили возложить все это на Антона Прокофьевича Голопузя.

Но прежде нужно нѣсколько познакомить читателя съ этимъ замъчательнымъ лицомъ. Антонъ Прокофьевичъ былъ совершенно добродътельный человъкъ во всемъ значени этого слова; дастъ ли ему кто изъ почетныхъ людей въ Миргородъ платокъ на шею или исподнее, — онъ благодаритъ; щелкнетъ ли его кто слегка въ носъ, — онъ и тогда благодаритъ. Если у него спрашивали: "Отчего это у васъ, Антонъ Прокофьевичъ, сюртукъ коричневый, а рукава голубые?", то онъ обыкновенно всегда отвъчалъ: "А у васъ и такого нътъ! Подождите, обносится, весь будетъ одинаковый! "И точно, голубое сукно, отъ дъйствія солнца, начало обращаться въ коричневое, и теперь совершенно подходитъ подъ цвътъ сюртука. Но вотъ что странно, что Антонъ Прокофьевичъ имъетъ обыкновеніе суконное платье носить льтомъ, а нанковое — зимою. Антонъ Прокофьевичъ не имѣетъ своего дома. У него былъ прежде на концъ города, но онъ его продалъ и на вырученныя деньги купилъ тройку гнѣдыхъ лошадей и небольшую бричку, въ которой разъѣзжалъ гостить по помъщикамъ. Но такъ какъ съ лошадьми было много хлопотъ и притомъ нужны были деньги на овесъ, то Антонъ Прокофьевичъ ихъ промънялъ на скрипку и дворовую дъвку, взявши придачи



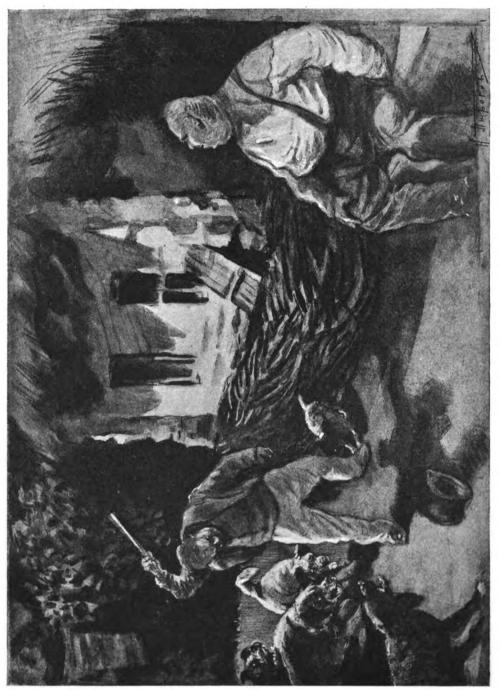

Рис. Н. Пирогова. "На что вы собакъ дразните?" сказалъ Иванъ Никифоровичъ, увидъвши Антона Прокофьевича".

двадцатирублевую бумажку. Потомъ скрипку Антонъ Прокофьевичъ продалъ, а дѣвку промѣнялъ на сафьяный съ золотомъ кисетъ, и теперь у него кисетъ такой, какого ни у кого нѣтъ. За это наслажденіе онъ уже не можетъ разъѣзжать по деревнямъ, а долженъ оставаться въ городѣ и ночевать въ разныхъ домахъ, особенно тѣхъ дворянъ, которые находили удовольствіе щелкать его по носу. Антонъ Прокофьевичъ любитъ хорошо поѣсть, играетъ изрядно въ дураки и мельники. Повиноваться всегда было его стихіею, и потому онъ, взявши шапку и палку, немедленно отправился въ путь.

Но, идучи, сталъ разсуждать, какимъ образомъ ему подвигнуть Ивана Никифоровича притти на ассамбею. Нъсколько крутой нравъ сего, впрочемъ, достойнаго человъка дълалъ его предпріятіе почти невозможнымъ. Да и какъ, въ самомъ дѣлѣ, ему рѣшиться притти, когда встать съ постели уже ему стоило великаго труда? Но положимъ, что онъ встанетъ, какъ ему притти туда, гдв находится, --что, безъ сомнвнія, онъ знаетъ, --непримиримый врагъ его? Чѣмъ болѣе Антонъ Прокофьевичъ обдумывалъ, тѣмъ болѣе находилъ препятствій. День былъ душенъ; солнце жгло; потъ лился съ него градомъ. Антонъ Прокофьевичъ, несмотря на то, что его щелкали по носу, былъ довольно хитрый человъкъ на многія дъла. Въ мънъ только былъ онъ не такъ счастливъ. Онъ очень зналъ, когда нужно прикинуться дуракомъ, и иногда умълъ найтиться въ такихъ обстоятельствахъ и случаяхъ, гдъ ръдко умный бываетъ въ состояніи извернуться.

Въ то время, какъ изобрътательный умъ его выдумывалъ средство, какъ убъдить Ивана Никифоровича, и уже онъ храбро шелъ навстрѣчу всего, одно неожиданное обстоятельство нѣсколько смутило его. Не мѣшаетъ при этомъ сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочимъ, одни панталоны такого страннаго свойства, что когда онъ надъвалъ ихъ, то всегда собаки кусали его за икры. Какъ на бъду, въ тотъ день онъ надълъ именно эти панталоны, и потому, едва только онъ предался размышленіямъ, какъ страшный лай со всъхъ сторонъ поразилъ слухъ его. Антонъ Прокофьевичъ поднялъ такой крикъ (громче его никто не умълъ кричать), что не только знакомая баба и обитатель неизмъримаго сюртука выбъжали къ нему навстръчу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались къ нему, и хотя собаки только за одну ногу успъли его укусить, однако жъ это очень уменьшило его бодрость, и онъ съ нѣкотораго рода робостью подступалъ къ крыльцу.



## ГЛАВА VII

И

## послѣдняя.

"А, здравствуйте! На что вы собакъ дразните?" сказалъ Иванъ Никифоровичъ, увидъвши Антона Прокофьевича, потому что съ Антономъ Прокофьевичемъ никто иначе не говорилъ, какъ шутя.

"Чтобъ онъ передохли всъ! Кто ихъ дразнитъ?" отвъчалъ Антонъ Прокофьевичъ.

"Вы врете".

"Ей-Богу, нътъ! Просилъ васъ Петръ Өедоровичъ на объдъ". Гм!"

"Ей-Богу! такъ убъдительно просилъ, что выразить не можно. "Что это, говоритъ, Иванъ Никифоровичъ чуждается меня, какъ непріятеля; никогда не зайдетъ поговорить, либо посидъть".

Иванъ Никифоровичъ погладилъ свой подбородокъ.

"Если, говоритъ, Иванъ Никифоровичъ и теперь не придетъ, то я не знаю, что подумать: върно, онъ имъетъ на меня какой умыселъ! Сдълайте милость, Антонъ Прокофьевичъ, уговорите Ивана Никифоровича! Что-жъ, Иванъ Никифоровичъ, пойдемъ! Тамъ собралась теперь отличная компанія! "

Иванъ Никифоровичъ началъ разсматривать пѣтуха, который, стоя на крыльцѣ, изо всей мочи дралъ горло.

"Если бы вы знали, Иванъ Никифоровичъ", продолжалъ усердный депутатъ: "какой осетрины, какой свѣжей икры прислали Петру Өедоровичу!"

При этомъ Иванъ Никифоровичъ поворотилъ свою голову и началъ внимательно прислушиваться.

Это ободрило депутата. "Пойдемте скорѣе: тамъ и Өома Григорьевичъ! Что жъ вы?" прибавилъ онъ, видя, что Иванъ Никифоровичъ лежалъ все въ одинаковомъ положеніи: "что жъ? идемъ или нейдемъ?"

"Не хочу".

Это "не хочу" поразило Антона Прокофьевича: онъ уже думалъ, что убѣдительное представленіе его совершенно склонило этого, впрочемъ, достойнаго человѣка; но вмѣсто того услышалъ рѣшительное: "не хочу".

"Отчего же не хотите вы?" спросилъ онъ почти съ досадою, которая показывалась у него чрезвычайно рѣдко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженную бумагу, чѣмъ особенно любили себя тѣшить судья и городничій.



Иванъ Никифоровичъ понюхалъ табаку.

"Воля ваша, Иванъ Никифоровичъ, я не знаю, что васъ удерживаетъ".

"Чего я пойду?" проговорилъ Иванъ Никифоровичъ: "тамъ будетъ разбойникъ!" Такъ онъ называлъ обыкновенно Ивана Ивановича. Боже праведный! А давно ли...

"Ей-Богу, не будетъ! Вотъ какъ Богъ святъ, что не будетъ! Чтобъ меня на самомъ этомъ мѣстѣ громомъ убило!" отвѣчалъ Антонъ Прокофьевичъ, который готовъ былъ божиться десять разъ на одинъ часъ. "Пойдемте же, Иванъ Никифоровичъ!"

"Да вы врете, Антонъ Прокофьевичъ, онъ тамъ?"

"Ей-Богу, ей-Богу, нѣтъ! Чтобы я не сошелъ съ этого мѣста, если онъ тамъ! Да и сами посудите, съ какой стати мнѣ лгать! Чтобъ мнѣ руки и ноги отсохли!.. Что, и теперь не вѣрите? Чтобъ я околѣлъ тутъ же передъ вами! Чтобъ ни отцу, ни матери моей, ни мнѣ не видать царствія небеснаго! Еще не вѣрите?"

Иванъ Никифоровичъ этими увъреніями совершенно успокоился и велълъ своему камердинеру, въ безграничномъ сюртукъ, принесть шаровары и нанковый козакинъ.

Я полагаю, что описывать, какимъ образомъ Иванъ Никифоровичъ надъвалъ шаровары, какъ ему намотали галстукъ и, наконецъ, надъли козакинъ, который подъ лъвымъ рукавомъ лопнулъ, совершенно излишне. Довольно, что онъ во все это время сохранялъ приличное спокойствіе и не отвъчалъ ни слова на предложенія Антона Прокофьевича—что-нибудь промънять на его турецкій кисетъ.

Между тѣмъ собраніе съ нетерпѣніемъ ожидало рѣшительной минуты, когда явится Иванъ Никифоровичъ, и исполнится, наконецъ, всеобщее желаніе, чтобы сіи достойные люди примирились между собою. Многіе были почти увѣрены, что не придетъ Иванъ Никифоровичъ. Городничій даже бился объ закладъ съ кривымъ Иваномъ Ивановичемъ, что не придетъ; но разошелся только потому, что кривой Иванъ Ивановичъ требовалъ, чтобы тотъ поставилъ въ закладъ подстрѣленную свою ногу, а онъ кривое око, чѣмъ городничій очень обидѣлся, а компанія потихоньку смѣялась. Никто еще не садился за столъ, хотя давно уже былъ второй часъ,—время, въ которое въ Миргородѣ, даже въ парадныхъ случаяхъ, давно уже обѣдаютъ.

Едва только Антонъ Прокофьевичъ появился въ дверяхъ, какъ въ то же мгновеніе былъ обступленъ всѣми. Антонъ Прокофьевичъ на всѣ вопросы закричалъ однимъ рѣшительнымъ словомъ: "Не будетъ!" Едва только онъ это произнесъ, и уже градъ выговоровъ, браней, а можетъ быть и щелчковъ гото-



вился посыпаться на его голову за неудачу посольства, какъ вдругъ дверь отворилась и—вошелъ Иванъ Никифоровичъ

Если бы показался самъ сатана или мертвецъ, то они бы не произвели такого изумленія во всемъ обществѣ, въ какое повергнулъ его неожиданный приходъ Ивана Никифоровича. А Антонъ Прокофьевичъ только заливался, ухватившись за бока, отъ радости, что такъ подшутилъ надъ всею компанією.

Какъ бы то ни было, только это было почти невъроятно для всъхъ, чтобы Иванъ Никифоровичъ въ такое короткое время могъ одъться, какъ прилично дворянину. Ивана Ивановича въ это время не было: онъ зачъмъ-то вышелъ. Очнувшись отъ изумленія, вся публика приняла участіе въ здоровьъ Ивана Никифоровича и изъявила удовольствіе, что онъ раздался въ толщину. Иванъ Никифоровичъ цъловался со всякимъ и говорилъ: "Очень одолженъ".

Между тѣмъ запахъ борща понесся черезъ комнату и пощекоталъ пріятно ноздри проголодавшимся гостямъ. Всѣ повалили въ столовую. Вереница дамъ, говорливыхъ и молчаливыхъ, тощихъ и толстыхъ, потянулась впередъ, и длинный столъ зарябѣлъ всѣми цвѣтами. Не стану описывать кушаньевъ, какія были за столомъ! Ничего не упомяну ни о мнишкахъ въ сметанѣ, ни объ утрибкѣ, которую подавали къ борщу, ни объ индѣйкѣ со сливами и изюмомъ, ни о томъ кушаньѣ, которое очень походило видомъ на сапоги, намоченные въ квасѣ, ни о томъ соусѣ, который есть лебединая пѣснь стариннаго повара, о томъ соусѣ, который подавался обхваченный весь виннымъ пламенемъ, что очень забавляло и вмѣстѣ пугало дамъ. Не стану говорить объ этихъ кушаньяхъ, потому что мнѣ гораздо болѣе нравится ѣсть ихъ, нежели распространяться объ нихъ въ разговорахъ.

Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная съ хрѣномъ. Онъ особенно занялся этимъ полезнымъ и питательнымъ упражненіемъ. Выбирая самыя тонкія рыбьи косточки, онъ клалъ ихъ на тарелку и какъ-то нечаянно взглянулъ насупротивъ: Творецъ небесный! какъ это было странно! Противъ него сидѣлъ Иванъ Никифоровичъ.

Въ одно и то же время взглянулъ и Иванъ Никифоровичъ!.. Нѣтъ!.. не могу!.. Дайте мнѣ другое перо! Перо мое вяло, мертво, съ тонкимъ расщепомъ для этой картины! Лица ихъ съ отразившимся изумленіемъ сдѣлались какъ бы окаменѣлыми. Каждый изъ нихъ увидѣлъ лицо давно знакомое, къ которому, казалось бы, невольно готовъ подойти, какъ къ пріятелю неожиданному, и поднесть рожокъ, съ словомъ: "одолжайтесь", или: "смѣю ли просить объ одолженіи"; но вмѣстѣ съ этимъ то же



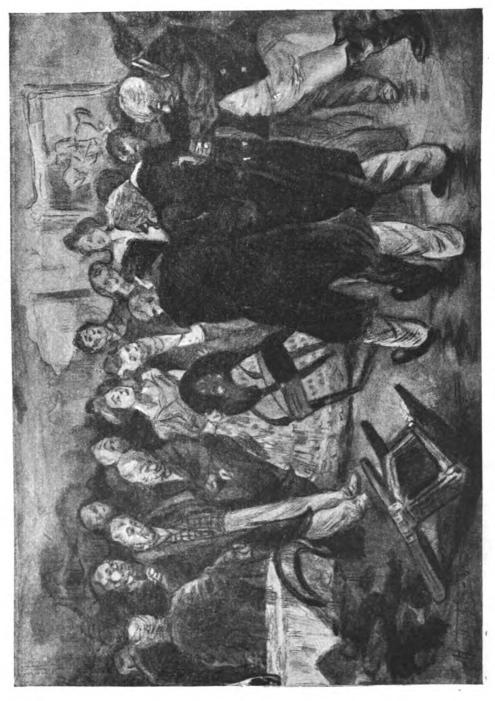

Рис. Н. Пирогова. "Несмотря на то, что оба пріятеля весьма упирались, они всетаки были столкнуты".

Digitized by Google

самое лицо было страшно, какъ нехорошее предзнаменованіе! Потъ катился градомъ у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича.

Присутствующіе, всѣ, сколько ихъ ни было за столомъ, онѣмѣли отъ вниманія и не отрывали глазъ отъ нѣкогда бывшихъ друзей. Дамы, которыя до этого времени были заняты довольно интереснымъ разговоромъ о томъ, какимъ образомъ дѣлаются каплуны, вдругъ прервали разговоръ. Все стихло! Это была картина, достойная кисти великаго художника!

Наконецъ, Иванъ Ивановичъ вынулъ носовой платокъ и началъ сморкаться, а Иванъ Никифоровичъ осмотрѣлся вокругъ и остановилъ глаза на растворенной двери. Городничій тотчасъ замѣтилъ это движеніе и велѣлъ затворить дверь покрѣпче. Тогда каждый изъ друзей началъ кушать, и уже ни разу не взглянули они другъ на друга.

Какъ только кончился объдъ, оба прежніе пріятели схватились съ мъстъ и начали искать шапокъ, чтобы улизнуть. Тогда городничій мигнулъ, и Иванъ Ивановичъ—не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, что съ кривымъ глазомъ, — сталъ за спиною Ивана Никифоровича, а городничій зашелъ за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать ихъ сзади, чтобы спихнуть ихъ вмъстъ и не выпускать до тъхъ поръ, пока не подадутъ рукъ. Иванъ Ивановичъ, что съ кривымъ глазомъ, натолкнулъ Ивана Никифоровича, хотя и нъсколько косо, однако жъ довольно еще удачно, въ то мъсто, гдъ стоялъ Иванъ Ивановичъ; но городничій сдѣлалъ дирекцію слишкомъ въ сторону, потому что онъ никакъ не могъ управиться съ своевольною пъхотою, не слушавшею на тотъ разъ никакой команды и какъ на зло закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно въ противную сторону (что, можетъ, происходило отъ того, что за столомъ было чрезвычайно много разныхъ наливокъ), такъ что Иванъ Ивановичъ упалъ на даму въ красномъ платьъ, которая, изъ любопытства, просунулась въ самую середину. Такое предзнаменованіе не предвъщало ничего добраго. Однако жъ судья, чтобъ поправить это дъло, занялъ мъсто городничаго и, потянувши носомъ съ верхней губы весь табакъ, отпихнулъ Ивана Ивановича въ другую сторону. Въ Миргородъ это обыкновенный способъ примиренія; онъ нѣсколько похожъ на игру въ мячикъ. Какъ только судья пихнулъ Ивана Ивановича, Иванъ Ивановичъ, съ кривымъ глазомъ, уперся всею силою и пихнулъ Ивана Никифоровича, съ котораго потъ валился, какъ дождевая вода съ крыши. Несмотря на то, что оба пріятеля весьма упирались, они все-таки были столкнуты, потому что объ дъйствовавшія стороны получили значительное подкръпленіе со стороны другихъ гостей.



Тогда обступили ихъ со всъхъ сторонъ тъсно и не выпускали до тъхъ поръ, пока они не ръшились подать другъ другу руки. "Богъ съ вами, Иванъ Никифоровичъ и Иванъ Ивановичъ! Скажите по совъсти: за что вы поссорились? Не по пустякамъ ли? Не совъстно ли вамъ передъ людьми и передъ Богомъ! "

"Я не знаю", сказалъ Иванъ Никифоровичъ, пыхтя отъ усталости (замътно было, что онъ былъ весьма не прочь отъ примиренія): "я не знаю, что я такое сдълалъ Ивану Ивановичу; за что же онъ порубилъ мой хлъвъ и замышлялъ погубить меня?"

"Не повиненъ ни въ какомъ зломъ умыслъ", говорилъ Иванъ Ивановичъ, не обращая глазъ на Ивана Никифоровича. "Клянусь и передъ Богомъ, и передъ вами, почтенное дворянство, я ничего не сдълалъ моему врагу. За что же онъ меня поноситъ и наноситъ вредъ моему чину и званію?"

"Какой же я вамъ, Иванъ Ивановичъ, нанесъ вредъ?" сказалъ Иванъ Никифоровичъ. Еще одна минута объясненія—и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иванъ Никифоровичъ полѣзъ въ карманъ, чтобы достать рожокъ и сказать "одолжайтесь".

"Развъ это не вредъ", отвъчалъ Иванъ Ивановичъ, не подымая глазъ: "когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чинъ и фамилію такимъ словомъ, которое неприлично здѣсь сказать?"

"Позвольте вамъ сказать по-дружески, Иванъ Ивановичъ!" (при этомъ Иванъ Никифоровичъ дотронулся пальцемъ до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположеніе): "вы обидѣлись, чортъ знаетъ за что такое: за то, что я васъ назвалъ гусакомъ".

Иванъ Никифоровичъ спохватился, что сдълалъ неосторожность, произнесши это слово; но уже было поздно: слово было произнесено. Все пошло къ чорту! Когда, при произнесеніи этого слова безъ свидътелей, Иванъ Ивановичъ вышелъ изъ себя и пришелъ въ такой гнъвъ, въ какомъ не дай Богъ видъть человъка, — что жъ теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убійственное слово произнесено было въ собраніи, въ которомъ находилось множество дамъ, передъ которыми Иванъ Ивановичъ любилъ быть особенно приличнымъ? Поступи Иванъ Никифоровичъ не такимъ образомъ, скажи онъ *птица*, а не *пусакъ*, еще бы можно было поправить. Но—все . кончено!

Онъ бросилъ на Ивана Никифоровича взглядъ—и какой взглядъ! Если бы этому взгляду придана была власть исполниЦѣлый мѣсяцъ ничего не было слышно объ Иванѣ Ивановичѣ. Онъ заперся въ своемъ домѣ. Завѣтный сундукъ былъ отпертъ, изъ сундука были вынуты—что же? карбованцы! старые, дѣдовскіе карбованцы! И эти карбованцы перешли въ запачканныя руки чернильныхъ дѣльцовъ. Дѣло было перенесено въ палату. И когда получилъ Иванъ Ивановичъ радостное извѣстіе, что завтра рѣшится оно, тогда только выглянулъ на свѣтъ и рѣшился выйти изъ дому. Увы! съ того времени палата извѣщала ежедневно, что дѣло кончится завтра, въ продолженіе десяти лѣтъ.

Назадъ тому лътъ пять я проъзжалъ чрезъ городъ Миргородъ. Я ъхалъ въ дурное время. Тогда стояла осень съ своею грустно-сырою погодою, грязью и туманомъ. Какая-то ненатуральная зелень, — твореніе скучныхъ, безпрерывныхъ дождей, покрывала жидкою сътью поля и нивы, къ которымъ она такъ пристала, какъ шалости старику, розы—старухъ. На меня тогда сильное вліяніе производила погода: я скучалъ, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я сталъ подъъзжать къ Миргороду, то почувствовалъ, что у меня сердце бъется сильно. Боже, сколько воспоминаній! Я двізнадцать лізть не видаль Миргорода. Здѣсь жили тогда въ трогательной дружбѣ два единственные человъка, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитыхъ людей! Судья Демьянъ Демьяновичъ уже тогда былъ покойникомъ; Иванъ Ивановичъ, что съ кривымъ глазомъ, тоже приказалъ долго жить. Я въъхалъ въ главную улицу: вездъ стояли шесты съ привязаннымъ вверху пукомъ соломы: производилась какая-то новая планировка! Нъсколько избъ было снесено. Остатки заборовъ и плетней торчали уныло.

День былъ тогда праздничный; я приказалъ рогоженную кибитку свою остановить передъ церковью и вошелъ такъ тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было; церковь была пуста; народу почти никого; видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свѣчи, при пасмурномъ, лучше сказать, больномъ днѣ, какъ-то были странно непріятны; темные притворы были печальны; продолговатыя окна, съ круглыми стеклами, обливались дождливыми слезами. Я отошелъ въ притворъ и обратился къ почтенному старику съ посѣдѣвшими волосами: "Позвольте узнать, живъ ли Иванъ Никифоровичъ?" Въ это



Generated on 2023-04-04 04:58 GMT / https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015009004667 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

время лампада вспыхнула живъе предъ иконою, и свътъ прямо ударился въ лицо моего сосъда. Какъ же я удивился, когда, разсматривая, увидълъ черты знакомыя! Это былъ самъ Иванъ Никифоровичъ! Но какъ измънился!

"Здоровы ли вы, Иванъ Никифоровичъ? Какъ же вы постаръли!"

"Да, постарѣлъ. Я сегодня изъ Полтавы", отвѣчалъ Иванъ Никифоровичъ.

"Что вы говорите! Вы ѣздили въ Полтаву въ такую дурную погоду?"

"Что жъ дълать! Тяжба..."

При этомъ я невольно вздохнулъ.

Иванъ Никифоровичъ замѣтилъ этотъ вздохъ и сказалъ: "Не безпокойтесь: я имѣю вѣрное извѣстіе, что дѣло рѣшится на слѣдующей недѣлѣ, и въ мою пользу".

Я пожалъ плечами и пошелъ узнать что-нибудь объ Иванъ Ивановичъ.

"Иванъ Ивановичъ здѣсь!" сказалъ мнѣ кто-то: "онъ на клиросъ".

Я увидѣлъ тогда тощую фигуру. Это ли Иванъ Ивановичъ? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно бѣлые: но бекеша была все та же. Послѣ первыхъ привѣтствій Иванъ Ивановичъ, обратившись ко мнѣ съ веселою улыбкою, которая такъ всегда шла къ его воронкообразному лицу, сказалъ: "Увѣдомить ли васъ о пріятной новости?"

"О какой новости?" спросилъ я.

"Завтра непремѣнно рѣшится мое дѣло; палата сказала навѣрное".

Я вздохнулъ еще глубже и поскоръ поспъшилъ проститься,—потому что я ъхалъ по весьма важному дълу,—и сълъ въ кибитку.

Тощія лошади, извѣстныя въ Миргородѣ подъ именемъ курьерскихъ, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися въ сѣрую массу грязи, непріятный для слуха звукъ. Дождь лилъ ливмя на жида, сидѣвшаго на козлахъ и накрывшагося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава съ будкою, въ которой инвалидъ чинилъ сѣрые доспѣхи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, мѣстами изрытое, черное, мѣстами зеленѣющее, мокрыя галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣту небо.—Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!



## ПРИЛОЖЕНІЕ.



Digitized by Google

## Тарасъ Бульба.

Редакція, напечатанная въ "Миргородъ" (1835).

I.

"А поворотись, сынку! цуръ тебъ, какой ты смъшной! Что это на васъ за поповскіе подрясники? И эдакъ всъ ходятъ въ академіи?"

Такими словами встрътилъ старый Бульба двухъ сыновей своихъ, учившихся въ кіевской бурсъ и пріъхавшихъ уже на домъ къ отцу.

Сыновья его только что слъзли съ коней. Это были два дюжіе молодца, еще смотръвшіе исподлобья, какъ недавно выпущенные семинаристы. Кръпкія, здоровыя лица ихъ были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась бритва. Они были очень оконфужены такимъ пріемомъ отца и стояли неподвижно, потупивъ глаза въ землю.

"Постойте, постойте, дъти", продолжалъ онъ, поворачивая ихъ: "какія же длинныя на васъ свитки! Вотъ это свитки! Ну, ну, ну! такихъ свитокъ еще никогда на свътъ не было! А ну, побъгите оба: я посмотрю, не попадаете ли вы?"

"Не смъйся, не смъйся, батьку!" сказалъ, наконецъ, старшій изъ нихъ.

"Фу, ты какой пышный! а отчего жъ бы не смѣяться?"

"Да такъ. Хоть ты мнѣ и батько, а какъ будешь смѣяться, то ей-Богу поколочу!"

"Ахъ, ты сякой, такой сынъ! Какъ! батька?" сказалъ Тарасъ Бульба, ст-ступивши съ удивленіемъ нъсколько назадъ.

"Да хоть и батька. За обиду—не посмотрю и не уважу никого".

"Какъ же ты хочешь со мною биться? развъ на кулаки?"

"Да ужъ на чемъ бы то ни было".

"Ну, давай на кулаки!" говорилъ Бульба, засучивъ рукава. И отецъ съ сыномъ, вмъсто привътствія послъ давней отлучки, начали преусердно колотить другъ друга.

"Вотъ это сдурълъ старый!" говорила блъдная, худощавая и добрая мать ихъ, стоявшая у порога и не успъвшая еще обнять ненаглядныхъ дътей своихъ. "Ей-Богу, сдурълъ! Дъти пріъхали домой, больше году не видъли ихъ, а онъ задумалъ Богъ знаетъ что: биться на-кулачки!"

"Да онъ славно бъется!" говорилъ Бульба, остановившись. "Ей-Богу хорошо!.. такъ-таки", продолжалъ онъ, немного оправляясь: "коть бы и не пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся!" И отецъ съ сыномъ начали цъловаться. "Добре, сынку! Вотъ такъ колоти вся-



каго, какъ меня тузилъ; никому не спускай! А все-таки на тебъ смъшное убранство. Что это за веревка виситъ? А ты, бейбасъ, что стоишь и руки опустилъ?" говорилъ онъ, обращаясь къ младшему. "Что жъ ты, собачій сынъ, не колотишь меня?"

"Вотъ еще выдумалъ что!" говорила мать, обнимавшая между тъмъ младшаго. "И придетъ же въ голову! Какъ можно, чтобы дитя било родного отца? Притомъ будто до того теперь: дитя малое, проъхало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати слишкомъ лътъ и ровно въ сажень ростомъ); ему бы теперь нужно опочить и поъсть чего нибудь, а онъ заставляетъ биться!"

"Э, да ты мазунчикъ, какъ я вижу!" говорилъ Бульба. "Не слушай, сынку, матери: она—баба, она ничего не знаетъ. Какая вамъ нъжба? Ваша нъжба—чистое поле да добрый конь, вотъ ваша нъжба. А видите вотъ эту саблю? вотъ ваша матерь! Это все дрянь, чъмъ набиваютъ васъ: и академія, и всъ тъ книжки, буквари и филозофія,—все это  $\kappa a$  зна що, я плевать на все это!" Бульба присовокупилъ еще одно слово, которое въ печати нъсколько выразительно, и потому его можно пропустить. "Я васъ на той же недълъ отправлю на Запорожье. Вотъ тамъ ваша школа! вотъ тамъ только наберетесь разуму!"

"И только всего одну недълю быть имъ дома?" говорила жалостно, со слезами на глазахъ худощавая старуха-мать. "И погулять имъ, бъднымъ, не удастся, и дому родного некогда будетъ узнать имъ, и мнъ не удастся наглядъться на нихъ!"

"Полно, полно, старуха! Козакъ не на то, чтобы возиться съ бабами. Ступай скоръе, да неси намъ все, что ни есть, на столъ. Пампушекъ, маковниковъ, медовиковъ и другихъ пундиковъ не нужно, а прямо такъ и тащи намъ цълаго барана на столъ. Да горълки, чтобы горълки было побольше! Не этой разной, что съ выдумками: съ изюмомъ, родзинками и другими вытребеньками, а чистой горълки, настоящей, такой, чтобы шипъла, какъ бъсъ!"

Бульба повелъ сыновей своихъ въ свътлицу, изъ которой пугливо выбъжали двъ здоровыхъ дъвки въ красныхъ монистахъ, увидъвши пріъжавшихъ паничей, которые не любили спускать никому. Все въ свътлицъ было убрано во вкусъ того времени; а время это касалось XVI въка, когда еще только что начинала рождаться мысль объ уніи. Все было чисто, вымазано глиною. Вся стъна была убрана саблями и ружьями. Окна въ свътлицъ были маленькія, съ круглыми матовыми стеклами, какія встръчаются нынъ только въ старинныхъ деревянныхъ церквахъ. На полкахъ, занимавшихъ углы комнаты и сдъланныхъ угольниками, стояли глиняные кувшины, синія и зеленыя фляжки, серебряные кубки, позолоченныя чарки венеціанской, турецкой и черкесской работы, зашедшіе въ свътлицу Бульбы разными путями чрезъ третьи и четвертыя руки, что было очень обыкновенно въ эти удалыя времена. Липовыя скамьи вокругъ всей комнаты и огромный столъ посреди ея, печь, разъъхавшаяся на полкомнаты, какъ толстая русская кулчиха, съ какими-то нарисованными пътухами на изразцахъ, — всъ эти предметы были довольно знакомы нашимъ двумъ молодцамъ, приходившимъ почти каждый годъ домой на каникулярное время, -- приходившимъ потому, что у нихъ не было еще коней, и потому, что не было въ обычав позволять школярамъ ъздить верхомъ. У нихъ были только длинные чубы, за которые могъ выдрать ихъ всякій козакъ, носившій оружіе. Бульба, только при выпускъ ихъ, послалъ имъ изъ табуна своего пару молодыхъ жеребцовъ.

"Ну, сынки, прежде всего выпьемъ горълки! Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остапъ, и ты, Андрій! Дай же, Боже, чтобъ вы на войнъ всегда были удачливы! чтобы бусурменовъ били, и турковъ бы били,



и татарву били бы; когда и ляхи начнутъ что противъ въры нашей чинить, то и ляховъ бы били! Ну, подставляй свою чарку. Что, хороша горълка? А какъ по-латыни горълка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свътъ горълка. Какъ бишь того звали, что латинскія вирши писалъ? Я грамоты-то не слишкомъ разумъю, то и не помню: Горацій, кажется?"

"Вишь какой батька!" подумаль про себя старшій сынь, Остапь: "все, собака, знаетъ, а еще и прикидывается".

"Я думаю, архимандритъ", продолжалъ Бульба: "не давалъ вамъ и понюхать горълки. А что, сынки, признайтесь, порядочно васъ стегали березовыми да вишневыми по спинъ и по всему, а можетъ, такъ какъ вы уже слишкомъ разумные, то и плетюгами? Я думаю, кромъ суботки, драли васъ и по середамъ, и по четвергамъ?"

"Нечего, батько, вспоминать", говорилъ Остапъ съ обыкновеннымъ своимъ флегматическимъ видомъ: "что было, то уже прошло".

"Теперь мы можемъ расписать всякаго", говорилъ Андрій: "саблями да списами. Вотъ пусть только попадется татарва".

"Добре, сынку! ей Богу, добре! Да когда такъ, то и я съ вами ъду! ей-Богу, ъду! Какого дьявола мнъ эдъсь ожидать? Что, я долженъ развъ смотръть за хлъбомъ да за свинарями? или бабиться съ женою? Чтобъ она пропала! Чтобъ я для ней оставался дома? Я козакъ. Я не хочу! Такъ что же, что нътъ войны? Я такъ поъду съ вами на Запорожье, погулять. Ей-Богу, ъду!" И старый Бульба мало-по-малу горячился и, наконецъ, разсердился совствить, всталъ изъ-за стола и, пріосанившись, топнулъ ногою. "Завтра же фдемъ! Зачфмъ откладывать? Какого врага мы можемъ здфсь высидфть? На что намъ эта хата? къ чему намъ все это? на что эти горшки?" При этомъ Бульба началъ колотить и швырять горшки и фляжки.

Бъдная старушка-жена, привыкшая уже къ такимъ поступкамъ своего мужа, печально глядъла, сидя на лавкъ. Она не смъла ничего говорить; но, услышавши о такомъ страшномъ для нея ръшеніи, она не могла удержаться отъ слезъ; взглянула на дътей своихъ, съ которыми угрожала такая скорая разлука, и никто бы не могъ описать всей безмолвной силы ея горести, которая, казалось, трепетала въ глазахъ ея и въ судорожно сжатыхъ губахъ.

Бульба быль упрямъ страшно. Это быль одинъ изъ техъ характеровъ, которые могли только возникнуть въ грубый XV въкъ, и притомъ на полукочующемъ востокъ Европы, во время праваго и неправаго понятія о земляхъ, сдълавшихся какимъ-то спорнымъ, неръшеннымъ владъніемъ, къ какимъ принадлежала тогда Украйна. Въчная необходимость пограничной защиты противъ трехъ разнохарактерныхъ націй-все это придавало какой-то вольный, широкій размъръ подвигамъ сыновъ ея и воспитало упрямство духа. Это упрямство духа отпечаталось во всей силь на Тарась Бульбь. Когда Баторій устроилъ полки въ Малороссіи и облекъ ее въ ту воинственную арматуру, которою сперва означены были одни обитатели пороговъ, онъ былъ изъ числа первыхъ полковниковъ; но при первомъ случав перессорился со встми другими за то, что добыча, пріобрттенная отъ татаръ соединенными польскими и козацкими войсками, была раздълена между ими не поровну, и польскія войска получили болье преимущества. Онъ въ собраніи всьхъ сложилъ съ себя свое достоинство и сказалъ: "Когда вы, господа полковники, сами не знаете правъ своихъ, то пусть же васъ чортъ водитъ за носъ! А я наберу себъ собственный полкъ, и кто у меня вырветъ мое, тому я буду знать, какъ утереть губы".

Дъйствительно, онъ въ непродолжительное время изъ своего же отцовскаго имънія составилъ довольно значительный отрядъ, который состоялъ вмъстъ изъ жлъбопашцевъ и воиновъ и совершенно покорствовалъ его же-



ланію. Вообще онъ былъ большой охотникъ до набъговъ и бунтовъ; онъ носомъ слышалъ, гдъ и въ какомъ мъстъ вспыхивало возмущеніе, и уже, какъ снъгъ на голову, являлся на конъ своемъ. "Ну, дъти, что и какъ? Кого и за что нужно бить?" обыкновенно говорилъ онъ и вмъшивался въ дъло. Однако жъ прежде всего онъ строго разбиралъ обстоятельства и въ такомъ только случав приставаль, когда видвль, что поднявшіе оружіе двиствительно имъли право поднять его, хотя это право было, по его мнънію, только въ слъдующихъ случаяхъ: если сосъдняя нація угоняла ихъ скотъ, или отръзывала часть земли, или комиссары налагали большую повинность, или не уважали старшихъ и говорили передъ ними въ шапкахъ, или посмъвались надъ православною върою, — въ этихъ случаяхъ непремънно нужно было браться за саблю; противъ бусурмановъ же, татаръ и турокъ онъ почиталъ во всякое время справедливымъ поднять оружіе, во славу Божію, христіанства и козачества. Тогдашнее положеніе Малороссіи, еще не сведенное ни въ какую систему, даже не приведенное въ извъстность, способствовало существованію многихъ совершенно отдъльныхъ партизановъ. Жизнь велъ онъ самую простую, и его нельзя бы было вовсе отличить отъ рядового козака, если бы лицо его не сохраняло какой-то повелительности и даже величія, особливо, когда онъ ръшался защищать что-нибудь.

Бульба заранъе утъшалъ себя мыслью о томъ, какъ онъ явится теперь съ двумя сыновьями и скажетъ: "Вотъ, посмотрите, какихъ я къ вамъ молодцовъ привелъ!" Онъ думалъ о томъ, какъ повезетъ ихъ на Запорожье— эту военную школу тогдашней Украйны, —представитъ своимъ сотоварищамъ и поглядитъ, какъ при его глазахъ они будутъ подвизаться въ ратной наукъ и бражничествъ, которое онъ почиталъ тоже однимъ изъ первыхъ достоинствъ рыцаря. Онъ вначалъ хотълъ отправить ихъ однихъ, потому что считалъ необходимостью заняться новою сформировкою полка, требовавшей его присутствія; но при видъ своихъ сыновей, реслыхъ и здоровыхъ, въ немъ вдругъ вспыхнулъ весь воинскій духъ его, и онъ ръшился самъ съ ними ъхать на другой же день, хотя необходимость этого была одна только упрямая воля.

Не теряя ни минуты, онъ уже началъ отдавать приказанія своему есаулу, котораго называлъ Товкачемъ, потому что тотъ дъйствительно похожъ былъ на какую-то хладнокровную машину; во время битвы онъ равнодушно шелъ по непріятельскимъ рядамъ, расчищая своею саблей, какъ будто бы мъсилъ тъсто, — какъ кулачный боецъ, прочищающій себъ дорогу. Приказанія состояли въ томъ, чтобы оставаться ему въ хуторъ, покамъстъ онъ дастъ знать ему выступить въ походъ. Послъ этого пошелъ онъ самъ по куренямъ своимъ, раздавая приказанія нъкоторымъ ъхать съ собою, напочть лошадей, накормить ихъ пшеницею и подать себъ коня, котораго онъ обыкновенно называлъ Чортомъ.

"Ну, дъти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дълать то, что Богъ дастъ. Да не стели намъ постель! Намъ не нужна постель: мы будемъ спать на дворъ".

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Онъ развалился на ковръ, накрылся бараньимъ тулупомъ, потому что ночной воздухъ былъ довольно свъжъ и потому что Бульба любилъ укрыться потеплъе, когда былъ дома. Онъ вскоръ захрапълъ, и за нимъ послъдовалъ весь дворъ. Все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ, захрапъло и запъло. Прежде всего заснулъ сторожъ, потому что болъе всъхъ напился для пріъзда паничей.

Одна бъдная мать не спала. Она приникла къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ. Она расчесывала гребнемъ ихъ моло-



дыя, небрежно всклоченныя кудри и смачивала ихъ слезами. Она глядъла на нихъ вся, глядъла всъми чувствами, вся превратилась въ одно зръніе и не могла наглядъться. Она вскормила ихъ собственною грудью; она возрастила, взлелъяла ихъ—и только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ собою. "Сыны мои, сыны мои милые! что будетъ съ вами? что ждетъ васъ? Хоть бы недъльку мнъ поглядъть на васъ!" говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измънившихъ ея когда-то прекрасное лицо.

Въ самомъ дълъ, она была жалка, какъ всякая женщина того удалого въка. Она мигъ только жила любовью, только въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидалъ ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видъла мужа въ годъ два, три дня, и потомъ нъсколько лътъ о немъ не бывало слуха. Да и когда видълась съ нимъ, когда они жили вмъстъ, что за жизнь ея была? Она терпъла оскорбленія, даже побои; она видъла изъ милости только оказываемыя ласки; она была какоето странное существо въ этомъ сборищъ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ нею, и ея прекрасныя свѣжія щеки и перси безъ лобзаній отцвъли и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, всъ чувства, все, что есть нъжнаго, страстнаго въ женщинъ, — все обратилось у нея въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, со страстью, со слезами, какъ степная чайка, вилась надъ дътьми своими. Ея сыновей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея, — берутъ для того, чтобы не увидъть ихъ никогда. Кто знаегъ? можетъ быть, при первой битвъ татаринъ срубитъ имъ головы, и она не будетъ знать, гдъ лежатъ брошенныя тъла ихъ, которыя расклюетъ хищная подорожная птица и за каждый кусочекъ которыхъ, за каждую каплю крови она отдала бы все. Рыдая, глядъла она имъ въ очи, которыя всемогущій сонъ начиналъ уже смыкать, и думала: "Авосьлибо Бульба, проснувшись, отсрочить денька на два отъ вздъ! Можетъ быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро ъхать, что много выпилъ".

Мъсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный спящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколъ, окружавшій дворъ. Она все сидъла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ; ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ своихъ и не думала о снъ. Уже кони, зачуя разсвътъ, всъ полегли на траву и перестали ъстъ; верхнія листья вербъ начали лепетать, и мало-по-малу лепечущая струя спустилась до самаго низу. Она просидъла до самаго свъта, вовсе не была утомпена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржанье жеребенка. Красныя полосы ясно сверкнули на небъ.

Бульба вдругъ проснулся и вскочилъ. Онъ очень хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера.

"Ну, хлопцы, полно спать! Пора! пора! Напойте коней! А гдѣ стара́?" (такъ онъ обыкновенно называлъ жену свою). "Живѣе, стара́, готовь намъ ѣсть, потому что путь великій лежитъ!"

Бъдная старушка, лишенная послъдней надежды, уныло поплелась въ хату. Между тъмъ какъ она со слезами готовила все, что нужно къ завтраку, Бульба раздавалъ свои приказанія, возился на конюшнъ и самъ выбиралъ для дътей своихъ лучшія убранства. Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ явились, вмъсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, сафьянные красные, съ серебряными подковами; шаровары, шириною въ Черное море, съ тысячью складокъ и со сборами, перетянулись золотымъ очкуромъ. Къ очкуру прицъплены были длинные ремешки съ кистями и прочими побрякушками для трубки; козакинъ алаго цвъта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясался узорчатымъ поясомъ; чеканные турецкіе пистолеты были задвинуты за поясъ;

14



сабля брякала по ногамъ ихъ. Ихъ лица, еще мало загоръвшія, казалось, похорошъли и побълъли: молодые черные усы теперь какъ-то ярче оттъняли бълизну ихъ и здоровый, мощный цвътъ юности; они были хороши подъ черными бараньими шапками съ золотымъ верхомъ. Бъдная мать! она, какъ увидъла ихъ, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились въ глазахъ ея.

"Ну, сыны, все готово! нечего мъшкать!" произнесъ, наконецъ, Бульба. "Теперь, по обычаю христіанскому, нужно передъ дорогою всъмъ присъсть".

Всъ съли, не выключая даже и хлопцевъ, стоявшихъ почтительно у дверей. Минуту продолжалось общее молчаніе.

"Теперь благослови, мать, дътей своихъ!" сказалъ Бульба. "Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую \*), чтобы стояли всегда за въру Христову; а не то—пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не было на свътъ! Подойдите, дъти, къ матери. Молитва материнская и на водъ, и на землъ спасаетъ".

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двъ небольшія иконы, надъла имъ, рыдая, на шею. "Пусть хранитъ васъ... Божья Матерь... Не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть въсточку о себъ"... Далъе она не могла продолжать.

"Ну, пойдемъ, дъти!" сказалъ Бульба.

У крыльца стояли осъдланные кони. Бульба вскочилъ на своего Чорта, который бъшено отшатнулся, почувствовавъ на себъ двадцатипудовое бремя, потому что Бульба былъ чрезвычайно тяжелъ и толстъ.

Когда увидъла мать, что уже и сыны ея съли на коней, она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица выражалось болъе какой-то нъжности; она схватила его за стремя, она прилипнула къ съдлу его и, съ отчаяніемъ во всъхъ чертахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ козака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но когда выъхали они за ворота, она, со всею легкостью дикой козы, несообразной ея лътамъ, выбъжала за ворота, съ непостижимою силою остановила лошадъ и обняла одного изъ нихъ съ какою-то помъшанною, безчувственною горячностью. Ее опять увели.

Молодые козаки ѣхали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же, съ своей стороны, тоже быль нѣсколько смущенъ, хотя не старался этого показывать. День былъ сѣрый: зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ. Они, проѣхавши, оглянулись назадъ. Хуторъ ихъ какъ будто ушелъ въ землю, только стояли на землѣ двѣ трубы отъ ихъ скромнаго домика; однѣ только вершины деревъ, — деревъ, по сучьямъ которыхъ они лазали, какъ бѣлки; одинъ только лугъ еще стлался передъ ними, —тотъ лугъ, по которому они могли припомнить всю исторію жизни своей, отъ лѣтъ, когда катались по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали въ немъ чернобровую козачку, боязливо летѣвшую черезъ него съ помощью своихъ свѣжихъ, быстрыхъ ножекъ. Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телѣги, одиноко торчитъ на небѣ; уже равнина, которую они проѣхали, кажется издали горою и все собою закрыла.—Прощайте и дѣтство, и игры, и все, и все!



<sup>\*)</sup> Рыцарскую.

11.

Всъ три всадника ъхали молчаливо. Старый Тарасъ думалъ о давнемъ: передъ нимъ проходила его молодость, его пъта, его протекшія лъта, о которыхъ всегда почти плачетъ козакъ, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ думалъ о томъ, кого онъ встрътитъ на Съчъ изъ своихъ прежнихъ сотоварищей; онъ вычислялъ, какіе уже перемерли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на его зѣницѣ, и посѣдѣвшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Теперь кстати сказать что-нибудь о сыновьяхъ его. Они были отданы по двънадцатому году въ кіевскую академію, потому что всв почетные сановники тогдашняго времени считали необходимостью дать воспитаніе своимъ дітямъ, хоть это дълалось съ тъмъ, чтобы послъ совершенно позабыть его. Они тогда были, какъ всъ, поступившіе въ бурсу, дики, воспитаны на свободъ, и тамъ уже они обыкновенно нъсколько шлифовались и получали что-то общее, дълавшее ихъ похожими другъ на друга. Старшій, Остапъ, началъ съ того свое поприще, что въ первый годъ еще бъжалъ. Его возвратили, высъкли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывалъ онъ свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши его безчеловъчно, покупали ему новый. Но, безъ сомнънія, онъ повторилъ бы и въ пятый, если бы отецъ не далъ ему торжественнаго объщанія продержать его въ монастырскихъ служкахъ цълыхъ двадцать лътъ и что онъ не увидитъ Запорожья вовъки, если не выучится въ академіи всъмъ наукамъ. Любопытно, что это говорилъ тотъ же самый Тарасъ Бульба, который бранилъ всю ученость и совътовалъ, какъ мы уже видъли, дътямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени Остапъ началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидъть за скучною книгою и скоро сталъ на ряду съ лучшими. Тогдашній родъ ученія страшно расходился съ образомъ жизни: эти схоластическія, грамматическія, риторическія и логическія тонкости ръшительно не прикасались къ времени, никогда не примънялись и не повторялись въ жизни. Ни къ чему не могли привязать они своихъ познаній, хотя бы даже менъе схоластическихъ. Самые тогдашніе ученые болъе другихъ были невъжды, потому что вовсе были удалены отъ опыта. Притомъ же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, -- все это должно было имъ внушить дъятельность совершенно внъ ихъ учебнаго занятія. Иногда плохое содержаніе, иногда частыя наказанія голодомъ, иногда многія потребности, пробуждающіяся въ свѣжемъ, здоровомъ, крѣпкомъ юношъ, -- все это, соединившись, рождало въ нихъ ту предпріимчивость, которая послъ развивалась на Запорожьъ. Голодная бурса рыскала по улицамъ Кіева и заставляла всъхъ быть осторожными. Торговки, сидъвшія на базаръ, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, съмечки изъ тыквъ, какъ орлицы дътей своихъ, если только видъли проходившаго бурсака. Консулъ, долженствовавшій по обязанности своей наблюдать надъ подвъдомственными ему сотоварищами, имълъ такіе страшные карманы въ своихъ шароварахъ, что могъ помъстить туда всю лавку зазъвавшейся торговки. Эта бурса составляла совершенно отдъльный міръ: въ кругъ высшій, состоявшій изъ польскихъ и русскихъ дворянъ, они не допускались. Самъ воевода Адамъ Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академіи, не вводилъ ихъ въ общество и приказывалъ держать ихъ построже. Впрочемъ, это наставленіе было вовсе излишне, потому что ректоръ и профессоры-монахи не жалъли лозъ и плетей, и часто ликторы, по ихъ приказанію



Меньшой братъ его, Андрій, имълъ чувства нъсколько живъе и какъто болъе развитыя. Онъ учился охотнъе и безъ напряженія, съ какимъ обыкновенно принимается тяжелый и сильный характеръ. Онъ былъ болъе изобрътателенъ, нежели его братъ; чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго предпріятія и иногда, съ помощью изобрътательнаго ума своего, умълъ увертываться отъ наказанія, тогда какъ братъ его, Остапъ, отложивши всякое попеченіе, скидалъ съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая просить о помилованіи. Онъ также кипълъ жаждою подвига, но, вмъстъ съ нею, душа его была доступна и другимъ чувствамъ. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за 18 лътъ. Женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его. Онъ, слушая философическіе диспуты, видълъ ее поминутно, свъжую, черноокую, нъжную. Предъ нимъ безпрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перси, нъжная, красная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ея свъжихъ, дъвственныхъ и вмъстъ мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онъ тщательно скрывалъ отъ своихъ товарищей эти движенія страстной юношеской души, потому что въ тогдашній въкъ было стыдно и безчестно думать козаку о женщинъ и любви, не отвъдавъ битвы. Вообще въ послъдніе годы онъ ръже являлся предводителемъ какой-нибудь ватаги, но чаще бродилъ одинъ гдъ нибудь въ уединенномъ закоулкъ Кіева, потопленномъ въ вишневыхъ садахъ, среди низенькихъ домиковъ, заманчиво глядъвшихъ на улицу. Иногда онъ забирался и въ улицу аристократовъ, въ нынъшнемъ старомъ Кіевъ, гдъ жили малороссійскіе и польскіе дворяне, и домы были выстроены съ нѣкоторою

Одинъ разъ, когда онъ зазъвался, навхала почти на него колымага какого то польскаго пана, и сидъвшій на козлахъ возница, съ престрашными усами, хлыстнулъ его довольно исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вскипълъ: съ безумною смълостью схватилъ онъ мощною рукою своею за заднее колесо и остановилъ колымагу. Но кучеръ, опасаясь раздълки, ударилъ по лошадямъ, онъ рванули, — и Андрій, къ счастью, успъвшій отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармоническій смъхъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза и увидълъ стоявшую

у окна брюнетку, прекрасную, какъ не знаю что, черноглазую и бълую, какъ снътъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солнца. Она смъялась отъ всей души, и смъхъ придавалъ какую-то сверкающую силу ея ослъпительной красотъ. Онъ оторопълъ: онъ глядълъ на нее, совсъмъ потерявшись, разсъянно обтирая съ лица своего грязь, которою еще болъе замазывался. Кто бы была эта красавица? Онъ хотълъ было узнать отъ дворни, которая кучею, въ богатомъ убранствъ, стояла за воротами, окруживши игравшаго молодого бандуриста; но дворня подняла смъхъ, увидъвши его запачканную рожу, и не удостоила его отвътомъ. Наконецъ, онъ узналъ, что это была дочь прівхавшаго на время ковенскаго воеводы. Въ следующую же ночь, съ свойственною однимъ бурсакамъ дерзостью, онъ пролъзъ черезъ частоколъ въ садъ, взлъзъ на дерево, раскинувшееся вътвями, упиравшими въ самую крышу дома; съ дерева перелъзъ на крышу и черезъ трубу камина пробрался прямо въ спальню красавицы, которая въ это время сидъла передъ свъчою и вынимала изъ ушей своихъ дорогія серьги. Прекрасная полячка такъ испугалась, увидъвши вдругъ передъ собою незнакомаго человъка, что не могла произнесть ни одного слова; но когда увидъла, что бурсакъ стоялъ потупивъ глаза и не смъя отъ робости поворотить рукою, когда узнала въ немъ того же самаго, который хлопнулся передъ ея глазами на улицъ, смъхъ вновь овладълъ ею. Притомъ въ чертахъ Андрія ничего не было страшнаго: онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души смъялась и долго забавлялась надъ нимъ. Красавица была вътрена, какъ полячка, но глаза ея, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взглядъ долгій, какъ постоянство. Бурсакъ не могъ поворотить рукою и былъ связанъ, какъ въ мъшкъ, когда дочь воеводы смъло подошла къ нему, надъла ему на голову свою блистательную діадему, повъсила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку съ фестонами, вышитыми золотомъ. Она убирала его и дълала съ нимъ тысячу разныхъ глупостей, съ развязностью дитяти, которою отличаются вътреныя полячки и которая повергла бъднаго бурсака въ еще большее смущение. Онъ представлялъ смъшную фигуру, раскрывши ротъ и глядя неподвижно въ ея ослъпительныя очи.

Раздавшійся у дверей стукъ пробудиль въ ней испугъ. Она велъла ему спрятаться подъ кровать, и какъ только безпокойство прошло, она кликнула свою горничную, плънную татарку, и дала ей приказаніе осторожно вывести его въ садъ и отгуда отправить черезъ заборъ. Но на этотъ разъ бурсакъ нашъ не такъ счастливо перебрался черезъ заборъ: проснувшійся сторожъ хватилъ его порядочно по ногамъ, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улицъ, покамъстъ быстрыя ноги не спасли его.

Послів этого проходить возлів дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Онъ увидълъ ее еще разъ въ костелъ. Она замътила его и очень пріятно усмъхнулась, какъ давнему знакомому. Онъ видълъ ее вскользь еще одинъ разъ, и послъ этого воевода ковенскій скоро уфхалъ, и, вмъсто прекрасной, обольстительной брюнетки, выглядывало изъ оконъ какое-то толстое лицо.

Вотъ о чемъ думалъ Андрій, повъсивъ голову и потупивъ глаза въ гриву коня своего.

А между тъмъ степь уже давно приняла ихъ всъхъ въ свои зеленыя объятія, и высокая трава, обступивши, скрыла ихъ, и только козачьи черныя шапки однъ мелькали между ея колосьями.

"Э, э, э! что же это вы, хлопцы, такъ притихли?" сказалъ, наконецъ, Бульба, очнувшись отъ своей задумчивости: "какъ будто какіе-нибудь чернецы! Ну, разомъ, разомъ всъ думки къ нечистому! Берите въ зубы



люльки да закуримъ, да пришпоримъ коней, да полетимъ такъ, чтобы и птица не угналась за нами!"

И козаки, прилегши нъсколько къ конямъ, пропали въ травъ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было видъть; одна только быстрая молнія сжимаемой травы показывала бъть ихъ.

Солнце выглянуло давно на расчищенномъ небъ и живительнымъ теплотворнымъ свътомъ своимъ облило степь. Все, что смутно и сонно было на душъ у козаковъ, вмигъ слетъло; сердца ихъ встрепенулись, какъ птицы, жадныя воли.

Степь, чъмъ далье, тъмъ становилась прекраснъе. Тогда весь югъ, все то пространство, которое составляетъ нынъшнюю Новороссію, до самаго Чернаго моря, было зеленою дъвственною пустынею. Никогда плугъ не проходилъ по неизмфримымъ волнамъ дикихъ растеній. Одни только кони, скрывавшіеся въ нихъ, какъ въ лъсу, вытаптывали ихъ. Ничто въ природъ не могло быть лучше ихъ. Вся поверхность земли представлялась зеленозолотымъ океаномъ, по которому брызнули милліоны разныхъ цвътовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили голубые, синіе и лиловые волошки; желтый дрокъ выскакивалъ вверхъ своею пирамидальною верхушкою; бълая кашка зонтикообразными шапками пестръла на поверхности; занесенный, Богъ знаетъ откуда, колосъ пшеницы наливался въ гущъ. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои шеи. Воздухъ былъ наполненъ тысячью разныхъ птичьихъ свистовъ. Въ небъ неподвижно стояли цълою тучею ястребы, распластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ сторонъ тучи дикихъ гусей отдавался, Богъ знаетъ, въ какомъ дальнемъ озеръ. Изъ травы подымалась мърными взмахами чайка и роскошно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она пропала въ вышинъ и только мелькаетъ одною черною точкою. Вонъ она перевернулась крылами и блеснула передъ солнцемъ. Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!

Наши путешественники на нъсколько минутъ только останавливались для объда, при чемъ ъхавшій съ ними отрядъ изъ десяти козаковъ слъзалъ съ лошадей, отвязывалъ деревянныя баклажки съ горълкою и тыквы, употребляемыя вмъсто сосудовъ. Ъли только хлъбъ съ саломъ или коржи; пили только по одной чаркъ, единственно для подкръпленія, —потому что Тарасъ Бульба не позволялъ никогда напиваться въ дорогъ, —и продолжали путь до вечера.

Вечеромъ вся степь совершенно перемѣнялась. Все пестрое пространство ея охватывалось последнимъ яркимъ отблескомъ солнца и постепенно темнъло, такъ что видно было, какъ тънь перебъгала по нимъ и они становились темно-зелеными; испаренія подымались гуще; каждый цвътокъ, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовоніемъ. По небу, изголуба-темному, какъ будто исполинскою кистью наляпаны были широкія полосы изъ розоваго золота; изръдка бълъли клоками легкія и прозрачныя облака, и самый свъжій, обольстительный, какъ морскія волны, вътерокъ едва колыхался по верхушкамъ травы и чуть дотрогивался къ щекамъ. Вся музыка, наполнявшая день, утихала и смѣнялась другою. Пестрые овражки выпалзывали изъ норъ своихъ, становились на заднія лапки и оглашали степь свистомъ. Трещаніе кузнечиковъ становилось слышн'є. Иногда слышался изъ какого-нибудь уединеннаго озера крикъ лебедя и, какъ серебро, отдавался въ воздухъ. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлегъ, раскладывали огонь и ставили на него котелъ, въ которомъ варили себъ кулишъ; паръ отдълялся и косвенно дымился на воздухъ. Поужинавъ, козаки ложились спать, пустивши по травъ спутанныхъ коней своихъ.



Они раскидывались на свиткахъ. На нихъ прямо глядъли ночныя звъзды. Они слышали своимъ ухомъ весь безчисленный міръ насъкомыхъ, наполнявшихъ траву; весь ихъ трескъ, свистъ, краканье, — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось въ свъжемъ ночномъ воздухъ и доходило до слуха гармоническимъ. Если же кто-нибудь изъ нихъ подымался и вставалъ на время, то ему представлялась степь усъянною блестящими искрами свътящихся червей. Иногда ночное небо въ разныхъ мъстахъ освъщалось дальнимъ заревомъ отъ выжигаемаго по лугамъ и ръкамъ сухого тростника, и темная вереница лебедей, летъвшихъ на съверъ, вдругъ освъщалась серебряно-розовымъ свътомъ, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Путешественники ъхали безъ всякихъ приключеній. Нигдъ не попадались имъ деревья; все та же безконечная, вольная, прекрасная степь. По временамъ только въ сторонъ синъли верхушки отдаленнаго лъса, тянувшагося по берегамъ Днъпра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыновьямъ на маленькую, чернъвшую въ дальней травъ, точку, сказавши: "Смотрите, дътки, вонъ скачетъ татаринъ!"

Маленькая головка съ усами уставила издали прямо на нихъ узенькіе глаза свои, понюхала воздухъ, какъ гончая собака, и, какъ серна, пропала, увидъвши, что козаковъ было тринадцать человъкъ.

"А ну, лъти, попробуйте догнать татарина! И не пробуйте: вовъки въковъ не поймаете: у него конь быстръе моего Чорта".

Однако жъ Бульба взялъ предосторожность, опасаясь гдъ-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали къ небольшой ръчкъ, называвшейся Татаркою, впадающей въ Днъпръ, кинулись въ воду съ конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть слъдъ свой, и тогда уже, выбравшись на берегъ, они продолжали далъе путь.

Черезъ три дня послъ этого они были уже недалеко отъ мъста, служившаго предметомъ ихъ поъздки. Въ воздухъ вдругъ захолодъло; они почувствовали близость Днъпра. Вотъ онъ сверкаетъ вдали и темною полосою отдълился отъ горизонта. Онъ въялъ холодными волнами и разстилался ближе, ближе и, наконецъ, обхватилъ половину всей поверхности земли. Это было то мъсто Днъпра, гдъ онъ, дотолъ спертый порогами, бралъ, наконецъ, свое и шумълъ, какъ море, разлившись по волъ, гдъ брошенные въ средину его острова вытъсняли его еще далъе изъ береговъ и волны его стлались по самой землъ, не встръчая ни утесовъ, ни возвышеній. Козаки сошли съ коней своихъ, взошли на паромъ и черезъ три часа плаванія были уже у береговъ острова Хортицы, гдъ была тогда Съчь, такъ часто перемънявшая свое жилище.

Куча народа бранилась на берегу съ перевозчиками. Козаки оправили коней; Тарасъ пріосанился, стянулъ на себъ покръпче поясъ и гордо провелъ рукой по усамъ; молодые сыны его тоже осмотръли себя съ ногъ до головы съ какимъ-то страхомъ и неопредъленнымъ удовольствіемъ, и всѣ вмѣстѣ въъхали въ предмъстье, находившееся за полверсты отъ Съчи. При въъздъ ихъ оглушили пятьдесятъ кузнецкихъ молотовъ, ударявшихъ въ 25 кузницахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землъ. Сильные кожевники сидъли подъ навъсомъ крылецъ на улицъ и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари подъ ятками сидъли съ кучами кремней, огнивами и порохо - ъ. Армянинъ развъсилъ дорогіе платки. Татаринъ ворочалъ на рожнахъ бараньи катки съ тъстомъ. Жидъ, выставивъ впередъ свою голову, точилъ изъ бочки горълку. Но первый, кто попался имъ навстръчу, это былъ запорожецъ, спавшій на самой срединъ дороги, раскинувъ руки и ноги. Тарасъ Бульба не могъ не остановиться и не полюбоваться на него.



"Эхъ, какъ важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура!" говорилъ онъ, остановивши коня.

Въ самомъ дѣлѣ, это была картина довольно смѣлая: запорожецъ, какъ левъ, растянулся на дорогѣ. Закинутый гордо чубъ его захватывалъ на полъаршина земли. Шаровары алаго дорогого сукна были запачканы дегтемъ для показанія полнаго къ нимъ презрѣнія.

Полюбовавшись, Бульба пробирался далье сквозь тъсную улицу, которая была загромождена мастеровыми, тутъ же отправлявшими ремесло свое, и людьми всъхъ націй, наполнявшихъ это предмъстье Съчи, которое было похоже на ярмарку и которое одъвало и кормило Съчу, умъвшую только гулять да палить изъ ружей.

Наконецъ, они минули предмъстье и увидъли нъсколько разбросанныхъ куреней, покрытыхъ дерномъ или, по-татарски, войлокомъ. Иные уставлены были пушками. Нигдъ не видно было забора или тъхъ низенькихъ домиковъ, съ навъсами, на тоненькихъ деревянныхъ столбикахъ, какіе были въ предмъстьи. Небольшой валъ и засъка, не хранимые ръшительно никъмъ, показывали страшную безпечность. Нъсколько дюжихъ запорожцевъ, лежавшихъ съ трубками въ зубахъ на самой дорогъ, посмотръли на нихъ довольно равнодушно и не сдвинулись съ мъста. Тарасъ осторожно проъхалъ съ сыновьями между нихъ, сказавши: "Здравствуйте, панове!" — "Здравствуйте и вы!" отвъчали запорожцы. На пространствъ пяти верстъ были разбросаны толпы народа. Онъ всъ собирались въ небольшія кучи. Такъ вотъ Съча! Вотъ то гнъздо, откуда вылетаютъ всъ тъ гордые и кръпкіе, какъ львы! Вотъ откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники выъхали на обширную площадь, гдъ обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочкъ сидълъ запорожецъ безъ рубашки; онъ держалъ въ рукахъ ее и медленно зашивалъ на ней дыры. Имъ опять перегородила дорогу цълая толпа музыкантовъ, въ срединъ которой отплясывалъ молодой запорожецъ, заломивши чортомъ свою шапку и вскинувши руками. Онъ кричалъ только: "Живъе играйте, музыканты! Не жалъй, Өома, горълки православнымъ христіанамъ!" И Өома, съ подбитымъ глазомъ, мърялъ безъ счету каждому пристававшему по огромнъйшей кружкъ. Около молодого запорожца четыре старыхъ вырабатывали довольно мелко своими ногами, вскидывались, какъ вихорь, на сторону, почти на голову музыкантамъ и вдругъ, опустившись, неслись въ присядку и били круто и кръпко своими серебряными подковами тъсно убитую землю. Земля глухо гудъла на всю округу, и въ воздухъ только отдавалось: тра-та-та, тра-та-та. Толпа, чъмъ далъе, росла: къ танцующимъ приставали другіе, и вся почти площадь покрылась присъдающими запорожцами. Это имъло въ себъ что-то разительно-увлекательное. Нельзя было безъ движенія всей души видізть, какъ вся толпа отдирала танецъ, самый вольный, самый бъщеный, какой только видълъ когдалибо міръ и который, по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, носитъ названіе козачка.

Тарасъ Бульба крякнулъ отъ нетерпѣнія, и досадуя, что конь, на которомъ сидѣлъ онъ, мѣшалъ ему пуститься самому. Иные были чрезвычайно смѣшны своею важностью, съ какою они работали ногами. Черезчуръ дряхлые, прислонившись къ столбу, къ которому обыкновенно на Сѣчѣ привязывали преступниковъ, топали и переминали ногами. Крики и пѣсни, какія только могли притти въ голову человѣку въ разгульѣ веселья, раздавались на свободѣ.

Тарасъ скоро встрътилъ множество знакомыхъ лицъ. Остапъ и Андрій слышали только привътствія: "А, это ты, Печерица? Здравствуй, Козолупъ! Откуда Богъ несетъ тебя, Тарасъ? Ты какъ сюда зашелъ, Долото? Здрав-



ствуй, Застежка! Думалъ ли я видъть тебя, Ремень! И витязи, собравшіеся со всего разгульнаго міра восточной Россіи, цізловались взаимно, и тутъ понеслись вопросы: "А что Касьянъ? что Бородавка? что Колоперъ? что Пидсытокъ?" И слышалъ только въ отвътъ Тарасъ Бульба, что Бородавка повъшенъ въ Толопанъ, что съ Колопера содрали кожу подъ Кизикирменомъ, что Пидсыткова голова посолена въ бочкъ и отправлена въ самый Царьградъ. — Понурилъ голову старый Бульба и раздумчиво говорилъ: "Добрые были козаки".

III.

Уже около недъли Тарасъ Бульба жилъ съ сыновьями своими на Съчъ. Остапъ и Андрій мало могли заниматься военною школою, несмотря на то, что отецъ ихъ особенно просилъ опытныхъ и искусныхъ навздниковъ быть имъ руководителями. Вообще можно сказать, что на Запорожьъ не было никакого теоретическаго изученія или какихъ-нибудь общихъ правилъ; все юношество воспитывалось и образовывалось въ немъ однимъ опытомъ, въ самомъ пылу битвы, которыя оттого были почти безпрерывны. Промежутки же между ними козаки почитали скучнымъ занимать изученіемъ какой-нибудь дисциплины. Очень ръдкіе имъли примърные турниры. Они все время отдавали гульбъ-признаку широкаго размета душевной воли. Вся Съча представляла необыкновенное явленіе. Это было какое то безпрерывное пиршество, — балъ, начавшійся шумно и потерявшій конецъ свой. Н'вкоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла съ утра до вечера, особливо, если въ карманъ звучала возможность и добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имъло въ себъ что-то околдовывающее. Это не было какое-нибудь сборище бражниковъ, напивавшихся съ горя: это было, просто, какое-то бъщеное разгулье веселости. Всякій, приходившій сюда, позабывалъ и бросалъ все, что дотолъ его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на свое прошедшее и съ жаромъ фанатика предавался воль и товариществу такихъ же, какъ самъ, не имъвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромъ вольнаго неба и въчнаго пира души своей. Это производило ту бъщеную веселость, которая не могла бы родиться ни изъ какого другого источника. Разсказы, балагуры, которые можно было слышать среди собравшейся толпы, лежавшей на землъ, такъ были смъшны и дышали такимъ глубокимъ юморомъ, что нужно было имъть только флегматическую наружность запорожца, чтобы не смъяться отъ всей души. Это не былъ какой-нибудь пьяный кабакъ, гдъ безсмысленно, мрачно, искаженными чертами веселья забывается человъкъ; это былъ тъсный кругъ школьныхъ товарищей. Вся разница была только въ томъ, что, вмъсто сидънія за указкой и пошлыхъ толковъ учителя, они производили набъгъ на пяти тысячахъ коней; вмъсто луга, на которомъ производилась игра въ мячикъ, у нихъ были неохраняемыя, безпечныя границы, въ виду которыхъ татаринъ выказывалъ быструю свою голову и неподвижно, сурово глядълъ турокъ въ зеленой чалмъ своей. Разница та, что вмъсто насильственной воли, соединившей ихъ въ школъ, они сами собою кинули отцовъ и матерей и бъжали изъ родительскихъ домовъ своихъ; что здъсь были тъ, у которыхъ уже моталась около шеи веревка и которые, вмъсто блъдной смерти, увидъли жизнь, и жизнь во всемъ разгулъ; что здъсь были тъ, которые, по благородному обычаю, не могли удержать въ карманъ своемъ копейки; что здъсь были тъ, которые дотолъ червонецъ считали богатствомъ, у которыхъ, по милости арендаторовъ-жидовъ, карманы можно было выворо-



тить безъ всякаго опасенія что-нибудь уронить. Здѣсь были всѣ бурсаки, которые не вынесли академическихъ лозъ и которые не вынесли изъ школы ни одной буквы: но вмѣстѣ съ этими здѣсь были и тѣ, которые знали, что такое Горацій, Цицеронъ и римская республика. Тутъ было множество образовавшихся опытныхъ партизановъ, которые имѣли благородное убѣжденіе мыслить, что все равно, гдѣ бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человѣку быть безъ битвы. Здѣсь было много офицеровъ изъ польскихъ войскъ. Впрочемъ, изъ какой націи здѣсь не было народа? Эта странная республика была именно потребность того вѣка. Охотники до военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ парчей, дукатовъ и реаловъ во всякое время могли найти здѣсь себѣ работу. Одни только обожатели женщинъ не могли найти здѣсь ничего, потому что даже въ предмѣстъѣ Сѣчи не смѣла показаться ни одна женщина.

Остапу и Андрію показалось чрезвычайно страннымъ, что при нихъ же приходила на Съчу гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросилъ ихъ, откуда они, кто они и какъ ихъ зовутъ. Они приходили сюда, какъ будто бы возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ передъ тъмъ вышли. Пришедшій являлся только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: "Здравствуй! Что, во Христа въруешь?" – "Върую", отвъчалъ приходившій. "И въ Троицу Святую въруешь?"— "Върую". — "И въ церковь ходишь?"—"Хожу". — "А ну, перекрестись!" Пришедшій крестился. "Ну, хорошо", отвъчалъ кошевой: "ступай же въ который самъ знаешь курень". Этимъ оканчивалась вся церемонія. И вся Ста молилась въ одной церкви и готова была защищать ее до послъдней капли крови, хотя и слышать не хотъла о постъ и воздержаніи. Только побуждаемые сильною корыстью жиды, армяне и татары осмъливались жить и торговать въ предмъстьи, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула изъ кармана денегъ, столько и платили. Впрочемъ, участь этихъ корыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка. Они были похожи на тъхъ, которые селились у подошвы Везувія, потому что, какъ только у запорожцевъ не ставало денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегда даромъ. Такова была та Съча, имъвшая столько приманокъ для молодыхъ людей.

Остапъ и Андрій кинулись, со всею пылкостью юношей, въ это разгульное море. Они скоро позабыли и юность, и бурсу, и домъ отцовскій, и все, что тайно волнуетъ еще свъжую душу. Они гуляли, братались съ беззаботными бездомовниками и, казалось, не желали никакого измъненія такой жизни.

Между тъмъ Тарасъ Бульба начиналъ думать о томъ, какъ бы скоръе затъять какое-нибудь дъло: онъ не могъ долго оставаться въ недъятельности.

"Что, кошевой", сказалъ онъ одинъ разъ, пришедши къ атаману: "можетъ быть, пора бы погулять запорожцамъ?"

"Негдъ погулять", отвъчалъ кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнувъ въ сторону.

"Какъ негдъ? Можно пойти въ Турещину или на татарву".

"Не можно ни въ Турещину, ни на татарву", отвъчалъ кошевой, взявши опять въ ротъ трубку.

"Какъ не можно?"

"Такъ: мы объщали султану миръ".

"Да онъ въдь бусурменъ: и Богъ, и святое писаніе велитъ бить бусурменовъ".

"Не имъемъ права. Если бъ мы не клялись нашею върою, то, можетъ быть, какъ-нибудь еще и можно было".



"Какъ же это, кошевой? Какъ же ты говоришь, что права не имъемъ? Вотъ у меня два сына, молодые люди: имъ нужно пріучиться и узнать, что такое война, а ты говоришь, что запорожцамъ не нужно на войну итти".

"Что жъ дълать?" отвъчалъ кошевой съ такимъ же хладнокровіемъ: "нужно подождать".

Но этимъ Бульба не былъ доволенъ. Онъ собралъ кое-какихъ старшинъ и куренныхъ атамановъ и задалъ имъ пирушку на всю ночь. Загулявшись до последняго разгула, они вместе отправились на площадь, где обыкновенно собиралась рада и стояли привязанныя къ столбу литавры, въ которыя обыкновенно били сборъ на раду. Не нашедши палокъ, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полъну и начали колотить въ нихъ. На бой прежде всего прибъжалъ довбишъ, высокій человъкъ съ однимъ глазомъ, несмотря на то, страшно заспаннымъ.

"Кто смъетъ бить въ литавры?" закричалъ онъ.

"Молчи! возьми свои палки да и колоти, когда тебъ велятъ!" отвъчали подгулявшіе старшины.

Довбишъ вынулъ тотчасъ изъ кармана палки, которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры грянули, и скоро на площадь, какъ шмели, начали собираться черныя кучи запорожцевъ.

За кошевымъ отправились нъсколько человъкъ и привели его на площадь.

"Не бойся ничего!" сказали вышедшіе къ нему навстръчу старшины. "Говори міру рѣчь, когда хочешь, чтобы не было худого,—говори рѣчь объ томъ, чтобы итти запорожцамъ на войну противъ бусурмановъ".

Кошевой, увидъвши, что дъло не на шутку, вышелъ на середину площади, раскланялся на всъ четыре стороны и произнесъ: "Панове запорожцы, добрые молодцы! позволитъ ли господарство ваше ръчь держать?"

"Говори, говори!" зашумъли запорожцы.

"Вотъ въ разсуждении того теперь идетъ ръчь, панове добродійство, да вы, можетъ быть, и сами лучше знаете, — что многіе запорожцы позадолжались въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и въры нейметъ. Притомъ же, въ разсужденіи того, есть очень много такихъ хлопцевъ, которые еще и въ глаза не видали, что такое война, тогда какъ молодому человъку, и сами знаете, панове, безъ войны не можно пробыть. Какой и запорожецъ изъ него, если онъ еще ни разу не билъ бусурмана?"

"Вишь, онъ хорошо говоритъ", сказалъ писарь, толкнувъ локтемъ Бульбу. Бульба кивнулъ головою.

"Не думайте, панове, чтобы я, впрочемъ, говорилъ это для того, чтобы нарушить миръ. Сохрани Богъ! Я только такъ это говорю. Притомъ же у насъ храмъ Божій — гръхъ и сказать, что такое. Вотъ сколько лътъ уже, какъ, по милости Божіей, стоитъ Съча, а до сихъ поръ не то уже, чтобы наружность церкви, но даже внутренніе образа безъ всякаго убранства. Хотя бы серебряную рясу кто догадался имъ выковать. Они только то и получили, что отказали въ духовной иные козаки. Да и даяніе ихъ было бъдное, потому что они почти все еще пропили при жизни своей. Такъ я все веду ръчь эту не къ тому, чтобы начать войну съ бусурманами, ибо мы объщали султану миръ, и намъ бы великій былъ гръхъ, потому что мы клялись по закону нашему".

"Вишь, проклятый! что это онъ путаетъ такое?" сказалъ Бульба писарю. "Да, такъ видите, панове, что войны не можно начать: честь лыцарская не велитъ. А по своему бъдному разуму вотъ что я думаю: пустить съ челнами однихъ молодыхъ; пусть немного пошарпаютъ берега Анаталіи. Какъ думаете, панове?"



"Веди, веди всѣхъ!" закричала со всѣхъ сторонъ толпа: "за вѣру мы готовы положить головы!"

Кошевой испугался. Онъ нимало не желалъ тревожить всего Запорожья. Притомъ ему все казалось неправымъ дѣломъ разорвать миръ. "Позвольте, панове, рѣчь держать!"

"Довольно!" кричали запорожцы: "лучшаго не скажешь".

"Когда такъ, то пусть по-вашему, только для насъ будетъ еще большее раздолье. Вамъ извъстно, панове, что султанъ не оставитъ безнаказанно то удовольствіе, которымъ потъшатся молодцы. А мы, вотъ видите, будемъ наготовъ, и силы у насъ будутъ свъжія. Притомъ же и татарва можетъ напасть во время нашей отлучки. Да, если сказать правду, то у насъ и челновъ нътъ въ запасъ, чтобы можно было всъмъ отправиться. А я, пожалуй, я радъ, я слуга вашей воли".

Хитрый атаманъ замолчалъ. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совъщаться и ръшили на томъ, чтобы отправить нъсколько молодыхъ людей подъ руководствомъ опытныхъ и старыхъ.

Такимъ образомъ, всѣ были увѣрены, что они совершенно по справедливости предпринимаютъ свое предпріятіе. Такое понятіе о правѣ весьма было извинительно народу, занимавшему опасныя границы среди буйныхъ сосѣдей. И странно, если бы они поступили иначе. Татары разъ десять перерывали свое шаткое перемиріе и служили обольстительнымъ примѣромъ. Притомъ, какъ можно было такимъ гульливымъ рыцарямъ и въ такой гульливый вѣкъ пробыть нѣсколько недѣль безъ войны?

Молодежь бросилась къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Нъсколько плотниковъ явились вмигъ съ топорами въ рукахъ. Старые, загорълые, широкочленистые запорожцы, съ просъдью въ усахъ, засучивъ шаровары, стояли по колъни въ водъ и стягивали ихъ съ берега кръпкимъ канатомъ. Нъсколько человъкъ было отправлено въ скарбницу на противоположный утесистый берегъ Днъпра, гдъ въ неприступномъ тайникъ они скрывали частъ пріобрътенныхъ орудій и добычу. Бывалые поучели другихъ съ какимъ-то наслажденіемъ, сохраняя при всемъ томъ степенный, суровый видъ. Весь берегъ получилъ движущійся видъ, и хлопотливость овладъла дотолъ безпечнымъ народомъ.

Въ это время большой паромъ началъ причаливать къ берегу. Стоявшая на немъ куча людей еще издали махала руками. Куча состояла изъ казаковъ въ оборванныхъ свиткахъ. Безпорядочный костюмъ (у нихъ ничего не было, кромъ рубашки и трубки) показывалъ, что они были слишкомъ угнетены бъдою или уже черезчуръ гуляли и прогуляли все, что ни было на тълъ. Между ними отдълился и сталъ впереди приземистый, плечистый, лътъ пятидесяти человъкъ. Онъ кричалъ сильнъе другихъ и махалъ рукою сильнъе всъхъ.

- "Богъ въ помощь вамъ, панове запорожцы!"
- "Здравствуйте!" отвъчали работавшіе въ лодкахъ, пріостановивъ свое занятіе.
  - "Позвольте, панове запорожцы, ръчь держать!"
  - "Говори!"
  - И толпа усъяла и обступила весь берегъ.
  - "Слышали ли вы, что дълается на гетманщинъ?"
  - "А что?" произнесъ одинъ изъ куренныхъ атамановъ.
  - "Такія дівла дівлаются, что и разсказывать нечего".
  - "Какія же дъла?
- "Что и говорить! И родились, и крестились, еще не видали такого", отвъчалъ приземистый козакъ, поглядывая съ гордостью владъющаго важной тайной.



- "Ну, ну, разсказывай, что такое!" кричала въ одинъ голосъ толпа.
- "А развъ вы, панове, до сихъ поръ не слыхали?"
- "Нътъ, не слыхали".
- "Какъ же это? Что жъ, вы развъ за горами живете, или татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши ваши?"
- "Разсказывай! Полно толковать!" сказали нъсколько старшинъ, стоявшихъ впереди.
- "Такъ вы не слышали ничего про то, что жиды уже взяли церкви святыя, какъ шинки, на аренды?"

"Нътъ".

"Такъ вы не слышали и про то, что уже христіанину и пасхи не можно ъсть, покамъстъ разсобачій жидъ не положитъ значка нечистою своею рукою?"

"Ничего не слышали!" кричала толпа, подвигаясь ближе.

"И что ксендзы вздять изъ села въ село въ таратайкахъ, въ которыхъ запряжены — пусть бы еще кони, это бы еще ничего, а то, просто, православные христіане. Такъ вы, можетъ быть, и того не знаете, что нечистое католичество хочетъ, чтобъ мы кинули и въру нашу христіанскую? Вы, можетъ быть, не слышали и объ томъ, что уже изъ поповскихъ ризъ жидовки шьютъ себъ юбки?"

"Стой, стой!" прервать кошевой, дотоль стоявшій, углубивши глаза въ землю, какъ и всь запорожцы, которые въ важныхъ дълахъ никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тъмъ въ тишинъ совокупляли въ себъ всю желъзную силу негодованія. "Стой, и я скажу слово. А что жъ вы, — врагъ бы поколотилъ вашего батька, — что жъ вы? развъ у васъ сабель не было, что ли? Какъ же вы попустили такому беззаконію?"

- "Э, какъ попустили такому беззаконію!" отвъчалъ приземистый козакъ. "А попробовали бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было однихъ ляховъ, да еще къ тому и часть гетманцевъ приняла ихъ въру".
  - "А гетманъ вашъ, а полковники что дълали?"
  - "Э, гетманъ и полковники! А знаете, гдъ теперь гетманъ и полковники?" "Гдъ?"

"Полковниковъ головы и руки развозятъ по ярмаркамъ, а гетманъ, зажаренный въ мъдномъ быкъ, и до сихъ поръ лежитъ еще въ Варшавъ".

Содроганіе проб'є жало по всей толп'є; молчаніе, какое обыкновенно предшествуетъ бур'є, остановилось на устахъ вс'єхъ, и, мигъ посл'є того, чувства, подавляемыя дотол'є въ душ'є силою дюжаго характера, брызнули ц'єлымъ потокомъ р'єчей.

"Какъ, чтобы нашу Христову въру гнала проклятая жидова! чтобы этакое дълать съ православными христіанами! чтобы такъ замучить нашихъ! да еще кого? полковниковъ и самого гетмана! Да чтобы мы стерпъли все это? Нътъ, этого не будетъ!" Такія слова перелетали во всъхъ концахъ обширной толпы народа.

Зашумъли запорожцы и разомъ почувствовали свои силы. Это не было похоже на волненіе народа легкомысленнаго. Тутъ волновались все характеры тяжелые и кръпкіе. Они раскалялись медленно, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже долго не остыть.

"Какъ, чтобы жидовство надъ нами пановало! А ну, паны братцы, перевъшаемъ всю жидову! Чтобы и духу ея не было!" произнесъ кто-то изътолпы. Эти слова пролетъли молніей, и толпа ринулась на предмъстье, съсильнымъ желаніемъ переръзать всъхъ жидовъ.

Бъдные сыны Израиля, растерявши все присутствіе своего и безъ того мелкаго духа, прятались въ пустыхъ горълочныхъ бочкахъ, въ печкахъ и



даже запалзывали подъюбки своихъжидовокъ, но неумолимые, безпощадные мстители вездъ ихъ находили.

"Ясновельможные паны!" кричалъ одинъ высокій и тощій жидъ, высунувши изъ кучи своихъ товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхомъ: "ясновельможные паны! мы такое объявимъ вамъ, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!"

"Ну, пусть скажутъ!" сказалъ Бульба, который всегда любилъ выслушать обвиняемаго.

"Ясные паны!" произнесъ жидъ. "Такихъ пановъ еще никогда не видывано,—ей-Богу, еще никогда! Такихъ добрыхъ, хорошихъ и храбрыхъ не было еще на свътъ..." Голосъ его умиралъ и дрожалъ отъ страха.— "Какъ можно, чтобы мы думали про запорожцевъ что-нибудь нехорошее. Тъ совсъмъ не наши, что арендаторствуютъ на Украйнъ! ей-Богу, не наши! То совсъмъ не жиды: то чортъ знаетъ что; то такое, что только поплевать на него, да и броситъ. Вотъ и они скажутъ то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?"

"Ей-Богу, правда!" отвъчали изъ толпы Шлема и Шмуль въ изодранныхъ яломкахъ, оба бълые, какъ глина.

"Мы никогда еще", продолжалъ высокій жидъ: "не соглашались съ непріятелями. А католиковъ мы и знать не хотимъ: пусть имъ чортъ приснится! Мы съ запорожцами, какъ братья родные"...

"Какъ? чтобы запорожцы были съ вами братья?" произнесъ одинъ изъ толпы. "Не дождетесь, проклятые жиды! Въ Днъпръ ихъ, панове, всъхъ потопить поганцевъ!"

Эти слова были сигналомъ: жидовъ расхватали по рукамъ и начали швырять въ волны. Жалкій крикъ раздался со всъхъ сторонъ; но суровые запорожцы только смъялись, видя, какъ жидовскія ноги въ башмакахъ и чулкахъ болтались на воздухъ. Бъдный высокій ораторъ, накликавшій самъ на свою шею бъду, схватилъ за ноги Бульбу и жалкимъ голосомъ молилъ: "Великій господинъ, ясновельможный панъ! я зналъ и брата вашего, покойнаго Дороша. Какой былъ славный воинъ! Я ему восемьсотъ цехиновъ далъ, когда нужно было выкупиться изъ плъна у турковъ".

"Ты зналъ брата?" спросилъ Тарасъ.

"Ей-Богу, зналъ! Великодушный былъ панъ".

"А какъ тебя зовутъ?"

"Янкель".

"Хорошо, я тебя проведу". Сказавши это, Тарасъ повелъ его къ своему обозу, возлъ котораго стояли козаки его. "Ну, полъзай подъ телъгу, лежи тамъ и не пошевелись, а вы, братцы, не выпускайте жида".

Сказавши это, онъ отправился на площадь, потому что раздавшійся бой литавровъ возвъстилъ собраніе рады. Несмотря на свою печаль и сокрушеніе о случившихся на Украйнъ несчастіяхъ, онъ былъ нъсколько доволенъ представлявшимся широкимъ раздольемъ для подвиговъ, и притомъ для подвиговъ такихъ, которые представляли ему мученическій вънецъ по смерти.

Вся Съча, все, что было на Запорожьи, собралось на площадь. Старшины, куренные атаманы, по короткомъ совъщаніи, ръшили на томъ, чтобы итти съ войскомъ прямо на Польшу, такъ какъ оттуда произошло все зло, желая внести опустошеніе въ землю непріятельскую и предвидя себъ при этомъ добычу.

И вся Съча вдругъ преобразилась. Вездъ были только слышны пробная стръльба изъ ружей, бряканье саблей, скрипъ телъгъ; все подпоясывалось, облачалось. Шинки были заперты; ни одного человъка не было



пьянаго. Необыкновенная дъятельность смънила вдругъ необыкновенную безпечность. Кошевой выросъ на цълый аршинъ. Это уже не былъ тотъ робкій исполнитель вътреныхъ желаній вольнаго народа; это былъ неограниченный повелитель; это былъ почти деспотъ, умъвшій только повельвать. Всъ своевольные и гульливые рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно опустивъ головы, не смъя поднять глазъ, когда онъ раздавалъ повелънія тихо, съ разстановкою, какъ глубоко знающій свое дъло и уже не въ первый разъ приводившій его въ исполненіе. Въ деревянной небольшой церкви служилъ священникъ молебенъ, окропилъ всъхъ святою водою; всъ цъловали крестъ.

Когда все запорожское войско вышло изъ Съчи, головы всъхъ обратились назадъ. "Прощай, наша мать!" сказали почти всъ въ одно слово. "Пусть же тебя хранитъ Богъ отъ всякаго несчастія!"

Проходя предмъстіе, Тарасъ Бульба увидълъ съ изумленіемъ, что жидокъ его уже раскинулъ свою лавочку и продавалъ какіе-то кремешки и всякую дрянь. "Дурень, что ты эдъсь сидишь?" сказалъ онъ ему: "развъ хочешь, чтобы тебя застрълили, какъ воробья?"

"Молчите", отвъчалъ жидъ: "я пойду за вами и войскомъ и буду продавать провіантъ по такой дешевой ц'вн'в, по какой еще никогда никто не продавалъ. Ей Богу, такъ! Вотъ увидите".

Бульба пожалъ плечами и отъъхалъ къ своему отряду.

I۷.

Скоро весь польскій юго-западъ сдірлался добычею страха; вездір только и слышно было про запорожцевъ. Скудельные южные города и села были совершенно стираемы съ лица земли. Арендаторы жиды были въшаны кучами, вмъстъ съ католическимъ духовенствомъ. Запорожцы, какъ бы пируя, протекали путь свой, оставляя за собою пустыя пространства. Нигдъ не смълъ остановить ихъ отрядъ польскихъ войскъ: они были разсъваемы при первой схваткъ. Ничто не могло противиться азіатской атакъ ихъ. Прелатъ, находившійся тогда въ Радзивиловскомъ монастыръ, прислалъ отъ себя двухъ монаховъ съ представленіемъ, что между запорожцами и правительствомъ существуетъ согласіе и что они явно нарушаютъ свою обязанность къ королю, а вмъстъ съ тъмъ и народныя права. "Скажи епископу отъ лица всъхъ запорожцевъ", сказалъ кошевой: "чтобы онъ ничего не боялся: это козаки еще только люльки раскуриваютъ". И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительнымъ пламенемъ, и колоссальныя готическія окна его сурово глядъли сквозь раздълявшіяся волны огня. Бъгущія толпы монаховъ, солдатъ, жидовъ наводнили многолюдные города и деревни, почти оставленные на произволъ непріятеля.

Одинъ только городъ Дубно не сдавался. Этимъ были раздражены всъ чины, въ числъ которыхъ занималъ не послъднее мъсто Тарасъ Бульба. Они положили взять его голодомъ. Толпы вольныхъ навздниковъ облегли со всъхъ сторонъ его стъны, расположились вмъстъ съ своими обозами, которые всегда почти за ними слъдовали. Жители съ небольшимъ числомъ войскъ ръшились вытерпъть возможную степень бъдствія и не сдаваться ни въ какомъ случаъ. Запорожцы удвоили наблюденіе, чтобы никакое вспомоществованіе не могло прійти въ городъ, играли въ четъ и нечетъ, курили люльки и съ убійственнымъ хладнокровіемъ смотрели на городскія стены. Прошло двъ недъли и, несмотря на то, что они свои вольные набъги го-



раздо болъе предпочитали осадамъ городовъ, однако жъ ничто не могло преодолъть ихъ терпънія. -- Молодые, попробовавшіе битвъ и опасностей, сгорали нетерпъніемъ, и въ числъ ихъ были наши герои Остапъ и Андрій, вдругъ пріобръвшіе опытность въ военномъ дълъ, пылкіе, исполненные отваги, желавшіе новыхъ встр'ячь, жадные узнать новыя эволюціи и варіаціи войны и показать свое ум'вніе играть опасностями. Остапъ, казалось, только на то и созданъ былъ, чтобы гулять въ въчномъ пиръ войны. Онъ теперь уже казался чъмъ-то атлетическимъ, колоссальнымъ. Его движенія пріобръли кръпкую увъренность, и всъ качества его, прежде незамътныя, получили размъръ шире и казались качествами мощнаго льва. Андрій также погрузился весь въ очаровательную музыку мечей и пуль, потому что нигдъ воля, забвеніе, смерть, наслажденіе не соединяются въ такой обольстительной, страшной прелести, какъ въ битвъ.

Этотъ долгій роздыхъ, который они имъли подъ стънами города, имъ не нравился. Андрій сидълъ долго возлъ обоза своего, тогда какъ уже всъ запорожцы спали, кромъ нъкоторыхъ, стоявщихъ на сторожъ. Ночь, іюньская прекрасная ночь, съ безчисленными звъздами, обнимала опустошенную землю. Вся окрестность представляла величественное зрълище: со всъхъ сторонъ, вблизи и вдали, были видны заревя горъвшихъ деревень. Въ одномъ мъстъ пламя спокойно и величественно стлалось по небу; въ другомъ мъстъ оно, встрътивъ что-то горючее, вдругъ, вырвавшись вихремъ, свистъло и летъло вверхъ подъ самыя звъзды, и оторванныя охлопья его гаснули подъ самыми дальними небесами. Въ одномъ мъстъ обгорълый черный монастырь, какъ суровый картезіанскій монахъ, стоялъ грозно, выказывая при каждомъ отблескъ мрачное свое величіе. Въ другомъ мъстъ горъло новое зданіе, потопленное въ садахъ. Деревья шипъли и покрывались дымомъ; иногда сквозь нихъ просвъчивалась лава огня, и гроздія грушъ, обвъсившихъ вътви, принимали цвътъ червоннаго золота; даже видны были издали сливы, получившія фосфорическій, лилово-огненный цв'ьтъ; и среди этого всего иногда чернъло висъвшее на стънъ зданія тъло бъднаго жида или монаха, погибавшее вмъстъ со строеніемъ въ огнъ. Надъ нимъ вились вдали птицы, казавшіяся кучею темныхъ мелкихъ крапинокъ, въ видъ едва замътныхъ крестиковъ на огненномъ полъ. Среди тишины одни только спутанные кони производили шумъ, и звонкое ихъ ржаніе отдавалось съ раскатами, нъсколько разъ повторявшимися дребезжавшимъ эхомъ.

Онъ глядълъ безмолвно на эту страшную и чудную картину и вдругъ почувствовалъ какъ будто присутствіе чего-то; ему казалось, какъ будто возлъ него кто-то стоялъ. Очъ оглянулся и въ самомъ дълъ увидалъ стоявшую подлъ себя женщину. Смуглыя черты лица ея и азіатская физіогномія показались ему какъ-то знакомыми. Онъ сталъ глядъть пристальнъе: такъ, это была татарка! та самая татарка, которая служила горничною при дочери ковенскаго воеводы. Онъ встрепенулся. Сердце сильнымъ ударомъ стукнуло въ его мощную грудь, и все минувшее, что было во глубинъ ея, что было закрыто, заглушено, подавлено настоящимъ вольнымъ бытомъ, —все это всплыло разомъ на поверхность, потопивши, въ свою очередь, настоящее; вся гордая сила, сила юности, зажглась вдругъ самымъ томительнымъ приливомъ безпокойства нестерпимаго и страстнаго. Вопросы потокомъ излились изъ его груди: "Откуда? какъ? гдъ твоя панна? какъ ты явилась здъсь? что это значитъ? Говори, не мучь меня!"

"Тише, ради Бога, тише!" говорила татарка, и закуталась въ козацкій кобенякъ, который было сбросила съ себя. "Панна узнала васъ между запорожцами. Она въ городъ".

"Милосердый Іисусъ! она здъсь? Что ты говоришь? Она въ городъ?"



Татарка кивнула утвердительно головою.

"Что жъ она? говори, говори! Что жъ ты молчишь?"

"Она другой день уже ничего не ѣла".

"Какъ!"

"Ни у одного изъ жителей въ городъ нътъ ни куска хлъба. Всъ давно уже ъдятъ одну землю".

"Спаситель Іисусъ! И вы до сихъ поръ не сдълали ни одной вылазки?" "Нельзя: запорожцы кругомъ облегли ствны. Одинъ только потаенный ходъ и есть; но на томъ самомъ мъстъ стоятъ ваши обозы, и если только узнаютъ этотъ ходъ, то городъ уже вашъ. Панна приказала мнъ все объявить вамъ, потому что вы не захотите измѣнить ей".

"Боже, измънить ей! И я ее увижу! О!.. когда бы мнъ не умереть только до того часу! Вся грудь его была проникнута самымъ пронзительнымъ остріемъ радости. Онъ со всімъ пыломъ поспішности бросился по угламъ шатра своего, началъ вытаскивать все, что только могъ найти съъстного, и скоро два небольшіе мъшка были нагружены пшеномъ и сухарями. Онъ далъ ихъ въ руки татаркъ, закуталъ ее плащомъ и приказалъ сказать паннъ, что онъ скоро будетъ самъ. Онъ велълъ татаркъ, отнесши припасы, ожидать его прихода. Онъ теперь думалъ только, какъ бы безопаснъе провести ее до мъста, гдъ былъ скрытъ подземный ходъ. Этотъ ходъ былъ подъ самымъ возомъ, наполненнымъ военными снарядами. Къ счастью его, запорожцы, по обыкновенной своей безпечности, всъ спали мертвецки. Тихо шелъ онъ съ нею рука объ руку и, желая обойти спящихъ, толкнулъ ее нечаянно локтемъ: кобенякъ слетълъ, и зарево яркимъ блескомъ освътило ея бълое платье. "Спаситель, она открыта! Все пропало". Онъ со страхомъ и мертвою, убитою душою повелъ глазами вокругъ. Боже, какое счастіе! даже зоркій сторожъ, стоявшій на самомъ опасномъ постѣ, спалъ, склонившись на ружье. Татарка закутавшись кръпче въ кобенякъ, полъзла подъ телъгу; небольшой четвероугольникъ дерну приподнялся, — и она ушла въ землю.

Торопливо онъ возвратился къ своему мъсту, желая обсмотръть хорошенько, всв ли спять и все ли спокойно.

"Андрій!" сказалъ въ это время, поднявши голову, старый Бульба: "какая это къ тебъ татарка приходила?"

Если бы кто-нибудь въ то время посмотрълъ на Андрія, то бы почелъ его за мертвеца, вставшаго изъ могилы.

"Эй, смотри, сынъ! ей-Богу, отдълаю тебя батогомъ такъ, что до преставленія свъта будетъ больть спина! Бабы не доведуть тебя до добра".

Сказавши это, Бульба, — или былъ утружденъ заботами, или занятъ какимъ-нибудь важнымъ планомъ, вовсе не полагая, чтобы эта татарка была изъ города, а признавъ ее за какую-нибудь бъглянку изъ села, съ которою сынъ его свелъ интригу, — какъ бы то ни было, только онъ поворотился на другую сторону и заснулъ.

Андрій отдохнулъ. Съ трепещущимъ сердцемъ бросился онъ къ обозамъ, обшарилъ, гдъ только было съъстное, нагрузилъ мъшки и неизмърииыя шаровары свои, и во все продолженіе этого сердце его мліэло, духъ занимался и, казалось, улеталъ при одной мысли о той радости, которая ждала его впереди. Еще разъ обсмотрълся онъ кругомъ, не чувствуя ни сердца, ни земли, ни себя, ни міра, и поползъ подъ тельгу. Небольшое отверстіе вдругъ открылось передъ нимъ и снова за нимъ захлопнулось.

Онъ вдругъ очутился въ совершенной темнотъ. Онъ чувствовалъ подъ ногами своими ступени, идущія внизъ; кто-то схватилъ его за руку. Они шли долго; наконецъ, ступени прекратились, подъ нимъ была гладкая земля. Свътъ фонаря блеснулъ въ подземномъ мракъ.

15



"Теперь идите прямо", говорилъ ему голосъ: это была татарка.

Коридоръ шелъ подъ городской стъною и оканчивался такою же лъстницею вверхъ. Наконецъ, онъ очутился среди города, когда уже занялась заря и перепархивалъ утренній вътеръ. Ни одна труба не дымилась. Мертвый видъ города прерывался слабыми болъзненными стонами, которые не могли не поразить его. На стражь стояли часовые, бльдные, какъ смерть; это были больше привидънія, нежели люди. Среди самой дороги попался имъ самый ужасный, поразительный предметъ: это была женщина, страшная жертва голода, лежавшая при послъднемъ издыханіи, стиснувшая зубами изсохшую свою руку. Содрогнувшись, спъшилъ онъ вслъдъ за татаркою; онъ летълъ всъми чувствами видъть ту, за счастіе которой онъ готовъ былъ отдать всю жизнь. Онъ взбъжалъ на крыльцо; онъ взошелъ въ комнату. Вездъ была тишина: все или спало, утомленное страданіемъ, или безмолвно мучилось. Онъ вступилъ на порогъ спальни. О, какъ замерло его сердце! Какъ замлълъ онъ весь, когда оно ему сказало, что черезъ секунду, черезъ молнію мига, онъ ее увидитъ!

И онъ ее увидѣлъ, увидѣлъ ту, которая когда-то была беззаботна, весела, вътрена, шаловлива, которая когда-то надъвала на него серьги и убирала его своими прекрасными, легкими, какъ крылья мотыльковъ, убранствами. Онъ опять увидълъ ее. Она сидъла на диванъ, подвернувши подъ себя обворожительную, стройную ножку. Она была томна; она была блъдна, но бълизна ея была пронзительна, какъ сверкающая одежда серафима. Гебеновыя брови, тонкія, прекрасныя, придавали что-то стремительное ея лицу, обдающему священнымъ трепетомъ сладкой боязни въ первый разъ взглянувшаго на нее. Ръсницы ея, длинныя какъ мечтанія, были опущены и темными тонкими иглами виднълись ръзко на ея небесномъ лицъ. - Что это было за созданіе! И это созданіе, которое, казалось, для чуда было рождено среди міра, къ ногамъ котораго повергнуть весь міръ, всѣ сокровища казалось малою жертвою, это небесное созданіе терпъло голодъ и все, что есть горькаго для жителей земли. Заплъсневълая корка хлъба, лежавшая на золотомъ блюдъ, какъ драгоцънность, показывала, что еще недавно здъсь было чувствуемо все свиръпство голода. Услышавши шумъ, она приподняла свою голову и обратила къ нему взглядъ долгій, сокрушительный. Онъ опять, казалось, исчезнулъ и потерялся. Лицо ея съ перваго раза ему показалось какъ будто другимъ: въ немъ были прежнія черты, но въ немъ же заключалась бездна новыхъ, прекрасныхъ, какъ небеса. Этотъ признакъ безмолвнаго страданія, этотъ бользненный видъ... о, какъ она была лучше прежняго! Онъ бросился къ ногамъ ея, приникъ и глядълъ въ ея могучія очи. Улыбка какой-то радости сверкнула на ея устахъ, и въ то же время слеза, какъ брильянтъ, повисла на ея ръсницъ.

"Царица!" сказалъ онъ: "что для тебя сдѣлать? чего ты хочешь?"

Она смотръла на него пристально и положила на плечо его свою чудесную руку. Съ пожирающимъ пламенемъ страсти покрылъ онъ ее поцѣлуями.

"Нътъ, я не пойду отъ тебя! Я умру возлъ тебя! Пусть же у ногъ твоихъ, пожираемый голодомъ, я умру, какъ и ты, моя панна! И за смерть, за сладкую смерть у твоихъ ногъ ничего не хочу!"

"А твои товарищи, а твой отецъ? Ты долженъ итти къ нимъ", говорила она тихо. Уста ея еще долго шевелились безъ словъ, и глаза ея, полные слезъ, не сводились съ него.

"Что ты говоришь!" произнесъ Андрій со всею силою и крѣпостью воли. "Что бы тогда за любовь моя была, когда бы я бросилъ для тебя только то, что легко бросить! Нътъ, моя панна! нътъ, моя прекрасная! Я не такъ



люблю: отца, брата, мать, отчизну, — все, что ни есть на землъ, все отдаю за тебя, все! Прощай! Я теперь вашъ! я твой! Чего еще хочешь?"

Она склонилась къ нему головою. Онъ почувствовалъ, какъ электрически-пламенная щека ея коснулась его щеки, и лобзаніе, — у, какое лобзаніе! — слило уста ихъ, прикипъвшія другъ къ другу,

٧.

"Пане!" сказалъ жидъ Янкель, высунувъ свой яломокъ въ шатеръ, гдъ сидълъ Бульба. Это былъ тотъ самый Янкель, котораго онъ избавилъ отъ смерти и который теперь маркитанствовалъ и шпіонничалъ при запорожскомъ войскъ. "Пане, знаете ли, что дълается?"

"А что?"

"Идетъ пятнадцать тысячъ войска польскаго и пушки везутъ".

"Били двадцатерыхъ, побъемъ и пятнадцать!" отвъчалъ Бульба.

"А знаете ли, еще что дълается?"

"А что?"

"Вашъ сынъ Андрій, ой, вей миръ, что это за славный рыцарь!"

"Hy?"

"Онъ теперь держитъ сторону Польши".

"Какъ!" подхватилъ Бульба, вскочивши: "чтобы дитя мое... чтобы мой сынъ... Да я тебя убью, проклятый жидъ! Врешь ты, чортово племя!"

"Ай, ай! какъ можно, чтобы я вралъ! Пусть отцу моему не будетъ счастья на томъ свътъ, если я вру!"

"Какъ! чтобы сынъ Тараса Бульбы да посягнулъ на такое дъло!"

"Далибугъ, ей же Богу, такъ!"

,Чтобы онъ продалъ Христову вѣру и отчизну!"

"Далибугъ, такъ. Я его видълъ самъ собственными глазами. Фай, какой важный рыцарь! Сто восемьдесять червонныхъ стоять однъ латы... богатыя латы: всв въ золотв. А если бы вы увидвли, какъ онъ славно муштруетъ солдатами!"

Тарасъ Бульба былъ пораженъ, какъ громомъ. "Ты путаешь, проклятый Іуда! Не можно, чтобы крещеное дитя продало въру. Если бы онъ былъ турокъ или нечистый жидъ... Нътъ, не можетъ онъ такъ сдълать! ей Богу, не можетъ!"

Но, однако же, онъ вспомнилъ, что уже два дня, какъ его не видалъ; онъ вспомнилъ про татарку, появившуюся въего ставкъ, и глаза его сверкнули. Ярость, ярость желъзная, могучая, ярость тигра вспыхнула на его лицъ. "Вишь, чортова дътина, ты таки свое взяла! Породилъ же тебя чортъ на позоръ всему роду".

Съ лицомъ, разгоръвшимся отъ гнъва, онъ вышелъ изъ ставки и далъ приказъ съдлать коней.

Между тъмъ кошевой раздавалъ повельнія отъ себя быть всьмъ въ готовности и не позволять никакимъ образомъ осажденнымъ соединяться съ приближавщимися польскими войсками. Непріятельскихъ войскъ было, однако же, болъе нежели пятнадцать тысячъ. Кошевой вмъстъ съ совътомъ старшинъ ръшили на томъ, чтобы усилить болъе ту линію, которая обращена къ непріятелю. Черезъ это цъпь съ противоположной стороны города ослабъла, и хотя польскія войска были отбиты съ перваго раза, и притомъ съ Сольшимъ урономъ, но отрядъ, остававшійся въ городъ, ръшился восгользоваться малочисленностью прикрытія, и, действительно, сделавши вылазку,





прорвался черезъ цъпь и успълъ соединиться почти въ виду запорожцевъ. Бульба рвалъ на себъ волосы съ досады, что уже невозможно было уморить ихъ всъхъ голодомъ. Запорожцы сдвинулись въ густую непроломную стъну, — маневръ, всегда доставлявшій имъ преимущественную выгоду, потому что тактика ихъ соединяла азіатскую стремительность съ европейскою кръпостью. Непріятель, несмотря на то, что былъ вдвое сильнъе, не былъ въ силахъ удержать превосходства. Битва завязалась самая жаркая и кровопролитная. Тарасъ Бульба занималъ одно изъ главныхъ начальствъ, и три коронные полка, не въ состояніи будучи удержать его стремительной атаки, готовы были отступить и предаться бъгству, какъ вдругъ онъ обратилъ всъ силы свои совершенно въ другую сторону.

Онъ завидълъ въ сторонъ отрядъ, стоявшій, повидимому, въ засадъ. Онъ узналъ среди его сына своего Андрія. Онъ отдалъ кое-какія наставленія Остапу, какъ продолжать дъло, а самъ, съ небольшимъ числомъ, бросился, какъ бъшеный, на этотъ отрядъ. Андрій узналъего издали, и видно было издали, какъ онъ весь затрепеталъ. Онъ, какъ подлый плутъ, спрятался за ряды своихъ солдатъ и командовалъ оттуда своимъ войскомъ. Силы Тараса были немногочисленны: съ нимъ было только восемнадцать человъкъ; но онъ ринулся съ такимъ свиръпствомъ, съ такимъ сверхъестественнымъ стремленіемъ, что ряды уступали со страхомъ передъ этимъ разгнъваннымъ вепремъ. Врядъ ли тогда его можно было съ чъмъ-нибудь сравнить. Шапки давно не было на его головъ; волосы его развъвались, какъ пламя, и чубъ, какъ змъя, раскидывался по воздуху; бъшеный конь его грызъ и кусалъ коней непріятельскихъ, дорогой акшаметъ былъ на немъ разорванъ; онъ уже бросилъ и саблю, и ружье и размахивалъ только одной ужасной, непомърной тяжести, булавой, усъянной мъдными иглами. Нужно было взглянуть только на лицо его, чтобы увидъть олицетворенное свиръпство, чтобы извинить трусость Андрія, чувствовавшаго свою душу не совсъмъ чистою. Блъдный, онъ видълъ, какъ гибли и разсъивались его поляки; онъ видълъ, какъ послъдніе, окружавшіе его, уже готовы были бъжать; онъ видълъ, какъ уже нъкоторые, поворотивши коней своихъ, бросали ружья. "Спасите! кричалъ онъ, отчаянно простирая руки: "куда бъжите? Глядите: онъ одинъ!"

Опомнившіеся воины на минуту остановились и въ самомъ дълъ ободрились, увидъвши, что ихъ гонитъ только одинъ съ тремя утомленными козаками. Но напрасно силились бы они устоять противъ такой отчаянной воли.

"Нътъ, ты не уйдешь отъ меня!" кричалъ Тарасъ, настигая бъгущихъ, начинавшихъ думать, что они имъютъ дъло съ самимъ дьяволомъ.

Отчаянный Андрій сдізлаль усиліе бізжать, но поздно: ужасный отецъ уже былъ передъ нимъ. Безнадежно онъ остановился на одномъ мъстъ. Тарасъ оглянулся: уже никого не было позади его, всъ сотоварищи его полегли въ разныхъ мъстахъ поля. Ихъ только было двое.

"Что, сынку?" сказалъ Бульба, глянувши ему въ очи.

Андрій былъ безотвътенъ.

,Что, сынку?" повторилъ Тарасъ: "помогли тебѣ твои ляхи?"

Андрій не произнесъ ни слова; онъ стоялъ, какъ осужденный.

"Такъ продать, продать въру? Проклятъ тотъ и часъ, въ который ты родился на свътъ!"

Сказавши это, онъ глянулъ съ какимъ-то изступленно-сверкающимъ взглядомъ по сторонамъ.

"Ты думалъ, что я отдамъ кому-нибудь дитя свое? Нътъ! Я тебя породилъ, я тебя и убью! Стой и не шевелись и не проси у Господа Бога отпущенія: за такое дъло не прощають на томъ свътъ!"

Андрій, бліздный какъ полотно, прошепталь губами одно только имя;



но это не было имя родины, или отца, или матери: это было имя прекрасной полячки.

Тарасъ отступилъ на нъсколько шаговъ, снялъ съ плеча ружье, прицълился... выстрълъ грянулъ...

Какъ хлъбный колосъ, подръзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почувствовавшій смертельное жельзо, повисъ онъ головою и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубійца и думалъ: предать ли тъло измънника на расхищеніе и поруганіе, чтобы хищныя птицы растрепали его и сыромахи-волки расшарпали и разнесли его желтыя кости, или честно погребсти въ землъ?

Въ это время подъехалъ Остапъ. "Батько!" сказалъ онъ.

Тарасъ не слышалъ.

"Батько, это ты убилъ его?"

"Я, сынку!"

Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрекъ. Онъ бросился обнимать своего товарища и спутника, съ которымъ двадцать лътъ они росли вмъстъ, жили пополамъ.

"Полно, сынку, довольно! Понесемъ мертвое тѣло, похоронимъ!" сказалъ Тарасъ, который въ то время сжалъ въ груди своей подступавшее ъдкое чувство.

Они взяли тъло и понесли на плечахъ въ обгорълый лъсъ, стоявшій въ тылу запорожскихъ войскъ, и вырыли саблями и копьями яму.

Тарасъ оставилъ копье и взглянулъ на сына. Онъ былъ и мертвый прекрасенъ: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобъдимаго для женъ очарованія, еще сохраняло въ себъ слъды ихъ; черныя брови, какъ траурный бархатъ, оттъняли его поблъднъвшія черты.

Чъмъ бы не козакъ былъ?" сказалъ Тарасъ: "и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо, какъ у дворянина, и рука была кръпка въ бою, -- пропалъ! пропалъ безъ славы!.."

Трупъ опустили, засыпали землею, и черезъ минуту уже Тарасъ размахивалъ саблею въ рядахъ непріятельскихъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Разница была въ томъ только, что онъ теперь бился съ большимъ изступленіемъ, сгорая желаніемъ отомстить смерть сына. Прибывшій въ то время его собственный полкъ подъ начальствомъ Товкача доставилъ ему значительный перевъсъ. Онъ, наконецъ, узналъ, кто былъ виною отступничества его сына, и положилъ во что бы ни стало взять городъ. И онъ бы исполнилъ это: свиръпый, онъ бы протекъ, какъ смерть, по его улицамъ; онъ бы вытащилъ изъ замка ее своею желъзною рукою, — ее, обворожительную, нъжную, блистающую; свиръпо повлекъ бы ее, схвативши за длинные обольстительные волосы, и его кривая сабля сверкнула бы у ея голубинаго горла... Но одно непредвидънное происшествіе остановило его на пути непримиримой мести.

VI.

Въ запорожское войско пришло извъстіе, что Съча взята, разорена татарами и большая часть остававшихся запорожцевъ забрана въ плънъ вмъстъ съ нъсколькими пушками. Въ подобныхъ случаяхъ обыкновенно козаки старались, не теряя времени, настигнуть хищниковъ на возвратной ихъ дорогъ и перехватить добычу, потому что тремя недълями позже уже этого сдълать было невозможно, и плънные козаки могли вдругъ очутиться на рынкахъ Великой Азіи. Кошевой положилъ, и мнъніе его подкръпили



прочіе чины, итти на помощь немедленно, разсуждая, что уже довольно они отомстили за изм'вну полякамъ и смерть гетмановъ и что опустошенныя поля будутъ помнить, какъ гостили на нихъ запорожцы.

На это объявилъ согласіе и Бульба, хотя ему чрезвычайно хотѣлось взять городъ. Уже онъ отправился, чтобы отдать приказъ выочить коней и мазать тельги, какъ вдругъ остановился и сказалъ: "Я хотѣлъ спросить еще объ одномъ у тебя, атаманъ! Въдь, кажется, въ непріятельскомъ войскъ есть нашихъ человъкъ тридцать въ плъну?"

- "Я посылалъ просить размѣна,—не соглашаются".
- "Тамъ мы, стало-быть, ихъ и оставимъ такъ?"
- "Что жъ двлать?"
- "Какъ! чтобы они опять замучили ихъ?"
- "А что жъ дълать?" ствъчалъ кошевой: "въдь помочь нельзя; мы, хоть и останемся, то не одолъемъ, а между тъмъ и свое прогуляемъ: татарва не станетъ ожидать насъ".
- "Такъ, стало-быть, пусть еретичное поганство, какъ хочетъ, такъ и ругается надъ христіанскою кровью?"

Кошевой пожалъ плечами.

- "А мнъ кажется, атаманъ, такъ не бывать этому".
- "А отчего жъ бы не бывать?"
- "Да такъ: я уже знаю".
- "Ова, какъ важно!" сказалъ кошевой, прижавши пальцемъ золу въ своей люлькъ.
- "Спышали ли вы, панове, что кошевой хочетъ сдълать?" сказалъ Бульба, выходя отъ кошевого и обращаясь къ запорожцамъ. "Онъ хочетъ, чтобы мы теперь же отправились на Съчу, а товарищей, тъхъ, что попались въ плънъ непріятелю, такъ бы и оставили, чтобы ихъ замучило поганое еретичество. Что вы скажете на это?"

"Не послушаемъ мы кошевого!" сказала въ одинъ голосъ часть запорожцевъ, отдълилась и стала на сторонъ. Ихъ было около тысячи человъкъ.

Кошевой вышелъ. Онъ уже слышалъ волненіе, которое произвелъ неугомонный Бульба.

- "Чего вы хотите? Изъ чего подняли вы такой гвалтъ!" закричалъ онъ грозно.
  - "Мы не хотимъ итти на Съчу! Мы остаемся здъсы!" кричала толпа.
  - "Что вы? сдуръли? Я васъ, чортовы дъти, перевяжу всъхъ!"
- "Какую онъ можетъ имъть власть?" сказалъ Тарасъ, обращаясь къ запорожцамъ: "мы вольные козаки!"
  - "А что жъ? мы вольные козаки!" говорили запорожцы.
- "Дамъ я вамъ вольныхъ! Вы гдъ вольные? на Съчъ; вотъ тамъ вы вольные! Тамъ вы можете снять съ меня достоинство, связать меня и убить, и все, что хотите; а тутъ вы ни слова. Знаете ли вы, что такое военное право? А ты что тутъ заводишь бунтъ?" сказалъ онъ, обращаясь къ Бульбъ.
- "Нътъ, я не бунтъ чиню, а исполняю долгъ христіанскій!" хладнокровно отвъчалъ Тарасъ. "Я стою за права наши, ибо мы должны защищать христіанскую кровь".
  - "Я тебя, старый чортъ, присмыкну къ обозу".
  - "А ну, попробуй!"
- "Слушайте, пане браты! сказалъ кошевой, нъсколько смягчивши ръчь. "За что же вы оставляете тъхъ своихъ товарищей, которыхъ на Съчъ забрала татарва въ полонъ? Или вы думаете, что татары поступятъ лучше, чъмъ ляхи?"
  - "То татарва, а то ляхи-другое дъло", огвъчалъ Бульба. "Еще у бу-



сурмана есть совъсть и страхъ Божій, а у католичества и не было, и не будетъ. Постойте, хлопцы, и я скажу: что, если бы вы попались въ плънъ да начали бы съ васъ живыхъ драть кожу или жарить на сковородахъ,— что бы вы тогда сказали? А изъ вашихъ земляковъ, изъ товарищей, изъ тъхъ, что должны до послъдней крови защищать, изъ тъхъ товарищей ни одинъ бы не захотълъ подать руку помощи,—что бы вы тогда сказали?"

"А что бы сказали?" произнесли нъкоторые: "сказали бы: вы помои, а не запорожцы!" Замътно было, что слова Тараса сильно потрясли ихъ.

"Стойте, хлопьята, и я скажу!" кричалъ атаманъ. "Ну, скажите, панове браты, куда вашъ умъ дълся? Посудите сами, гдъ вамъ управиться съ такимъ непріятелемъ? Ихъ больше десяти тысячъ, а васъ, можетъ быть, двъ. Въдь пропадете всъ на мъстъ!"

"Пропадать, такъ пропадать!" сказалъ Бульба.

"Оставайтесь же тутъ, если уже такъ захотъли своей погибели! А тъ, которые разумнъе васъ, гайда, въ дорогу!"

"Вы дълайте свое, а мы будемъ дълать свое! сказалъ Бульба.

Объ стороны неподвижно стали одна противъ другой и минуту сохраняли мертвое молчаніе,

Наконецъ, стоявшіе въ первыхъ рядахъ посъдъвшіе запорожцы, утупивъ глаза въ землю, начали говорить: "Оно, конечно, если разсудить по справедливости, то и вы исполняете честь лыцарскую, и мы поступаемъ по лыцарскому обычаю. На то и живетъ человъкъ, чтобы защищать въру и обычай. Притомъ жизнь такое дъло, что если о ней сожалъть, то уже не знаешь, объ чемъ не жалъть. Скоро будемъ жалъть, что бросили женъ своихъ. Нужно же попробовать, что такое смерть. Въдь пробовали же всякой невзгоды въ жизни. Въ томъ и другомъ случаъ мы не должны питать другъ противъ друга никакой непріязни. Мы всъ запорожцы, всъ изъ одного гнъзда, всъхъ насъ вспоила Съчь, всъ мы братья родные... Спрашиваемъ каждаго: не имъетъ ли противъ насъ какого неудовольствія?"

"Никакого! всегда были довольны!" закричали всъ въ одинъ голосъ.

"Ну, такъ пусть же на разставаньи... что будетъ впредь, то Богъ одинъ знаетъ; можетъ - быть, ни одинъ изъ насъ уже не увидитъ дружка дружку, такъ поцълуемся всъ".

И двъ тысячи войска перецъловались съ двумя тысячами. Кошевой обнялъ Тараса.

"Ну, прощайте же, пане-браты, молодцы! Дай же Боже, чтобы все было такъ, какъ Богу угодно! Если мы положимъ головы, то вы разскажите про насъ, что такіе-то гуляки не даромъ жили. Если же вы поляжете и примете честную смерть, то мы повъдаемъ, чтобы знала вся Украйна да и другія земли, что были такіе молодцы, которые и въру Христову знали оборонять, да и товарищество уважали. Прощайте! Пусть благословеніе Божіе будетъ и съ вами, и съ нами!"

Объ половины войска соединились вмъстъ, чтобы не дать узнать непріятелю о своемъ раздъленіи, и отступили къ обгорълому монастырю, у подошвы котораго былъ глубокій яръ. Удалявшаяся половина съ кошевымъ атаманомъ опустилась по скату горы и яромъ, невидимая непріятелемъ, пробиралась въ тишинъ и молчаніи.

Стоявшій на высоть отрядь польскаго войска не могь не замътить нъкотораго движенія въ войскахъ запорожскихъ и уже ръшился было въ тотъ же часъ сдълать нападеніе, но французскій артиллеристъ и инженеръ, служившій въ польскихъ войскахъ, большой знатокъ военнаго дъла, остановилъ ихъ, сказавши: "Нътъ, нътъ, господа! Это не то, что вы думаете: это больше ничего, какъ дьявольская засада. О, этотъ народъ, запороги!"



"Ну, панове молодцы!" сказалъ Бульба по удаленіи войска: "теперь пришла намъ пора показать честь запорожскую. Глядите же: если придется до того, что уже не можно будетъ стоять противъ бусурменовъ, то, панове, чтобы всъ полегли на мъстъ, чтобы ни одинъ не остался вживъ, чтобы всъ, какъ добрые товарищи, покотомъ улеглись въ одной могилъ. Теперь, передъ великимъ часомъ, выпьемъ, пане-браты, горълки, потому что судьба наша теперь похожа на свадьбу, на которой долженъ веселиться всякій человъкъ".

Пятьдесятъ козаковъ отправились къ обозамъ и вынули баклажки, готовясь отправлять должность виночерпіевъ. Двѣ тысячи козаковъ подставили свои рукавицы.

"Прежде всего, паны-браты", сказалъ Бульба, поднявши вверхъ свою рукавицу: "долгъ велитъ выпить за въру Христову! Чтобы пришло, наконецъ, такое время, чтобы по всему свъту разошлась она, и всъ бусурмены подълались бы, наконецъ, христіанами! Да за однимъ уже разомъ и за Съчь, чтобы долго, долго она стояла на гибель всему бусурменству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея молодцы одинъ другого лучше, одинъ другого лучше. Да уже вмъстъ выпьемъ и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тъхъ внуковъ, что были когда-то такіе, что не постыдили товарищества и не выдали своихъ! Итакъ, панове-браты, чтобы такъ же весело, какъ эта горълка играетъ и шибаетъ пузырями, такъ бы и мы шли на смерть. Ну-те, всъ разомъ за въру!"

"За въру!" повторили громко ближніе ряды, поднявши вверхъ рукавицы. "За въру!" подхватили дальніе.

"За Съчь!" сказалъ Бульба, поднявъ свою рукавицу.

"За Съчь!" грянули ближніе. "За Съчь!" отозвалось въ дальнихъ.

"За славу и за всъхъ христіанъ, какіе живутъ на Божьемъ свътъ!"

"За славу и христіанъ!" повторили ближніе. "За славу и христіанъ!" повторили дальніе.

"Теперь на коней, хлопьята!"

Всъ очутились на коняхъ и выъхали вмъстъ стройною кучею. Всъ дышали силою, свыше естественной. Это не былъ дикій энтузіазмъ, порожденный отчаяніемъ: это было что-то совершенно другое. Какое-то вдохновеніе веселости, какой-то трепетъ величія ощущался въ сердцахъ этой гульливой и храброй толпы. Ихъ черные и съдые усы величаво опускались внизъ; ихъ лица были исполнены увъренности. Каждое движеніе ихъ было вольно и рисовалось. Вся конная колонна ударила на непріятеля твердо, не совокупляя всей своей силы, но какъ будто веселясь и играя своимъ положеніемъ. Подъ свистъ пуль выступали они, какъ подъ свадебную музыку, Безъ всякаго теоретическаго понятія о регулярности они шли съ изумительною регулярностью, какъ будто бы происходившею отъ того, что сердца ихъ и страсти били въ одинъ тактъ единствомъ всеобщей мысли. Ни одинъ не отдълялся; нигдъ не разрывалась эта масса. Польскія войска, которыя было приняли ихъ стремительнымъ упорствомъ, начали отступать, пораженныя робостью и думая, не сверхъестественная ли какая сила начала помогать козакамъ. Лучшія распоряженія арміи были совершенно уничтожены этою разрушительною силою. Вся эта конная толпа неслась какъ-то вдохновенно, не измъняясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина, и нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ее. Французскій инженеръ, который былъ истинный въ душъ



артистъ, бросилъ фитиль, которымъ готовился зажигать пушки, и, позабывшись, билъ въ ладони, крича громко: "Браво, месье запороги!"

Около двухъ тысячъ человъкъ непріятеля было убито и столько же разсыпалось и обратилось въ бъгство. Свъжее новоприбывшее войско остановилось какъ бы въ недоумъніи. Запорожцы, съ своей стороны, не ръшались итти далъе. Въ виду самого непріятеля взяли они оставленныя пушки, часть обоза съ провіантомъ и отступили такъ же страшно, въ такомъ же точно порядкъ, къ обгоръвшему монастырю, котораго положение чрезвычайно благопріятствовало укрытію. Бульба пироваль вмість съ запорожцами послъ такой славной битвы; но, когда осмотрълъ и перечелъ ряды свои, ихъ оставалось всего не больше тысячи. Между тъмъ новыя войска приходили безпрестанно на помощь, и если что спасло его отъ непріятельскаго нападенія, такъ это глубокая догадка французскаго инженера, заставлявшаго опасаться скрытаго множества запорожцевъ.

Между тъмъ Бульба узналъ, что запорожскіе плънники отправлены съ конвоемъ по варшавской дорогъ. Въ головъ его тотчасъ родилась мысль перехватить ихъ. Объявивши объ этомъ войску, онъ началъ тайно готовиться къ отступленію. Цълый день козаки мазали дегтемъ свои тельги, чтобы не скрипъли; большую половину пушекъ закопали въ землю, чтобъ онъ не могли достаться непріятелю, и продолжали безпрестанную перестрълку изъ мушкетовъ. Часть запорожцевъ скинула съ себя верхнюю одежду; изъ нея подълали чучелъ и разставили на стънахъ монастырскихъ, вездъ, гдъ была стража. За монастыремъ они нашли дорогу, о которой, по всъмъ въроятностямъ, ничего не знали непріятели. Она продиралась между двумя рытвинами и была совершенно завалена изрубленнымъ лѣсомъ и пепломъ. Пользуясь глубокимъ мракомъ ночи, они тронулись, потянулись гужомъ со всъмъ обозомъ, продирались около пяти верстъ и, наконецъ, пробрались на чистое поле, гдъ совершенно уже не было видно непріятеля. Запорожцы пріударили коней и понеслись. Еще полчаса времени, — и они бы, върно, встрътили своихъ закованныхъ земляковъ, они бы имъли еще достаточное время броситься на проселочную дорогу и, благодаря быстротъ татарскихъ коней, можетъ-быть, С-вчь увидъла бы вновь своихъ главныхъ защитниковъ.

Но, какъ нарочно, польскія войска вздумали сдѣлать нападеніе на монастырь. Дальновидный инженеръ искусно зажегъ лъсъ, къ нему примыкавшій, увъряя, что всъ будутъ имъть славное жаркое изъ козачьей дичи. Но глубокая тишина изумила ихъ. Изумленіе еще болъе увеличилось, когда они увидъли, вмъсто замъченныхъ ими издали запорожцевъ, одни чучела. По всъмъ признакамъ они видъли, что запорожцевъ было небольшое число. Это увеличило ихъ досаду, и начальствовавшій войсками, человъкъ запальчивый, въ ту же минуту отдалъ приказъ устремиться на преслъдованіе.

Если бы Бульба не выбрался такъ громоздко, то онъ могъ бы быть до сихъ поръ гораздо далъе и тъмъ, можетъ-быть, ускользнуть отъ преслъдованія. Но онъ пожальль оставить нъсколько пушекъ, а чрезъ нъсколько минутъ увидълъ подымавшуюся пыль отъ многочисленнаго съ двухъ сторонъ шедшаго войска. "Вишь, чортъ побери! ляхи пронюхали", сказалъ онъ, выпустивъ изо рта люльку, которую уже началъ было курить съ величайшимъ спокойствіемъ.

Видя невозможность дальнъйшаго отступленія отъ такого множества, онъ, съ обыкновеннымъ своимъ хладнокровіемъ, далъ повелѣніе сдвинуть обозъ въ кучу и окружить его нъсколькими рядами запорожцевъ. Этотъ маневръ считался совершенствомъ козацкой тактики и возбуждалъ всегда удивленіе даже въ самыхъглубокихъ теоретикахътогдашняго военнаго искусства.



Его цъль состояла въ томъ, чтобы скрыть тылъ. Тутъ козаки никогда не были побъждаемы: окружая обозъ непроломною стъною, они со всъхъ сторонъ были обращены лицомъ къ непріятелю. Пушки доставили имъ большую выгоду, не допуская ихъ къ близкой схваткъ и не утомляя черезъ это ихъ рядовъ, тъмъ болъе что непріятель, желая скоръе настигнуть, отправился налегкъ. Войска польскія, всегда отличавшіяся нетерпъливостью, уже готовы были бросить, если бы одна оплошность со стороны запорожцевъ не облегчила ихъ.

Въ это время Остапъ, выстрълявшій на своей сторонъ всъ пушечные заряды, увлекаемый пылкостью и негодуя на бездъйственное положеніе, отдълился немного подалъе отъ обоза, вступилъ въ мелкую перестрълку, а потомъ и въ рукопашную битву. Его свиръпое мужество разсъяло часть рядовъ непріятельскихъ, но скоро онъ былъ схваченъ стиснувшимъ его множествомъ, и старый Тарасъ видълъ собственными глазами, какъ онъ поднятъ нъсколькими руками, связанъ толстыми веревками и уведенъ въ толпу. Желаніе подать помощь и освободить любимаго сына заставило его позабыть важность своего поста. Онъ отдълился вмъстъ съ большею частью запорожцевъ отъ обоза и ударилъ въ середину непріятеля, гдѣ полагалъ находившимся Остапа. Запорожцы совершенно затерялись въ толпъ, раздъленные толпою. Каждый долженъ былъ дъйствовать отдъльно, и нужно было видъть, какъ каждый изъ нихъ ворочался, какъ молнія, на всъ стороны, дъйствуя и саблею, и ружейнымъ прикладомъ, и нагайкою, и кіемъ. Каждый видълъ передъ собою смерть и старался только подороже продать свою жизнь. Бульба, какъ гигантъ какой-нибудь, отличался въ общемъ хаосъ. Свиръпо наносилъ онъ свои кръпкіе удары, воспламеняясь все болъе и болъ отъ сыпавшихся на него. Онъ сопровождалъ все это дикимъ и страшнымъ крикомъ, и голосъ его, какъ отдаленное ржаніе жеребца, переносили звонкія поля. Наконецъ, сабельные удары посыпались на него кучею; онъ грянулся, лишенный чувствъ. Толпа стиснула и смяла, кони растоптали его, покрытаго прахомъ. Ни одинъ изъ запорожцевъ не остался въ живыхъ: всъ полегли на мъстъ. И ни одинъ живой трофей не былъ свидътелемъ побъды, одержанной польскими войсками.

## VII.

"Долго же я спалъ!" говорилъ Бульба, осматривая углы избенки, въ которой онъ лежалъ, весь израненный и избитый. "Спалъ ли я это, или на яву видълъ?"

"Да, чуть было ты навъки не заснулъ!" отвъчалъ сидъвшій возлъ него Товкачъ, лицо котораго одну минуту только блеснуло живостью и опять погрузилось въ обыкновенное свое хладнокровіе.

"Добрая была съча! Какъ же это я спасся? Въдь, кажется, я совсъмъ былъ подъ сабельными ударами, и что было далъе, я уже ничего не помню...

"Объ томъ нечего толковать, какъ спасся; хорошо, что спасся".

Товкачъ быль одинъ изъ людей, которые дълаютъ дъла молча и никогда не говорятъ о нихъ.

На бледномъ и перевязанномъ лице Бульбы видно было усиліе припомнить обстоятельства. "А что же сынъ мой?.. Что Остапъ? И онъ легъ также вмъстъ съ другими и заслужилъ честную могилу?"

Товкачъ молчалъ.

"Что жъ ты не говоришь? Постой! помню, помню: я видълъ, какъ



скрутили ему руки и взяли въ полонъ нечестивые католики... И я не высвободилъ тебя, сынъ мой, Остапъ мой! Измънила, наконецъ, сила!"

Морщины сжались на лбу его, и раздумье кръпко осънило лицо, покрытое рубцами.

"Молчи, панъ Тарасъ. Чему быть, тому быть. Молчи да кръпись: еще намъ больше ста верстъ нужно провхать".

"Зачѣмъ?"

"Затъмъ, что тебя теперь ищетъ всякая дрянь. Знаешь ли ты, что за твою голову, если кто принесетъ ее, тому дадутъ 2000 червонцевъ?"

Но Тарасъ не слышалъ ръчей Товкача. "Сынъ мой, Остапъ мой!" говорилъ онъ: "я не высвободилъ тебя!"

И приливъ тоски повергнулъ его въ безпамятство. Товкачъ оставался цълый день въ избъ; но съ наступленіемъ ночи онъ увезъ безчувственнаго Тараса. Увернувъ его въ воловую кожу, уложилъ въ ящикъ наподобіе койки, укръпилъ поперекъ съдла и пустился во всю прыть на татарскомъ бъгунъ. Пустынные овраги и непроходимыя мъста видъли его, летъвшаго съ тяжелою своею ношею. Товкачъ боялся встръчъ и преслъдованій, и хотя уже онъ былъ на степи, которой хозяевами болъе другихъ могли считаться запорожцы, но тогдашнія границы были такъ неопредъленны, что каждый могъ прогуляться на нехранимой землъ, какъ на своей собственности. Онъ не хотълъ везти Тараса въ его хуторъ, почитая тамъ его менъе въ безопасности, нежели на Запорожьи, куда онъ теперь держалъ путь свой. Притомъ онъ былъ увъренъ, что встръча съ прежними товарищами, пирушки и новыя битвы оживять его скорве и развлекуть его.

Онъ, дъйствительно, не обманулся. Жельзная сила Тараса взяла верхъ, несмотря на то, что ему было шестьдесять льть; черезь двь недъли онъ уже поднялся на ноги. Но ничто не могло развлечь его. Повидимому, самыя пиршества запорожцевъ казались ему чъмъ-то ъдкимъ. Съ нимъ неразлучно было то время, которому еще и двухъ мъсяцевъ не прошло, — то время, когда онъ гулялъ со своими сыновьями, еще кръпкими, свъжими, исполненными силъ, - и на этомъ, дотолъ ничъмъ не колеблемомъ лицъ прорывалась раздирающая горесть, и онъ тихо, понуривъ голову, говорилъ: "Сынъ мой! Остапъ мой!"

Запорожцы собирались на морскую экспедицію. Двъсти челновъ спущены были въ Днъпръ, и Малая Азія видъла ихъ, съ бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цвътущіе берега ея; видъла чалмы своихъ магометанскихъ обитателей раскиданными, подобно ея безчисленнымъ цвътамъ, на смоченныхъ кровью поляхъ и плававшими у береговъ; она видъла не мало запачканныхъ дегтемъ запорожскихъ шароваръ, мускулистыхъ рукъ съ черными нагайками. Запорожцы перевли и переломали весь виноградъ; въ мечетяхъ оставили цълыя кучи навозу; персидскія дорогія шали употребляли вм'єсто очкуровъ и опоясывали ими запачканныя свои свитки. Долго еще послъ находили въ тъхъ мъстахъ запорожскія коротенькія люльки. Они весело плыли назадъ; за ними гнался десятипушечный турецкій корабль и залпомъ изъ всехъ орудій своихъ разогналъ, какъ птицъ, утлые ихъ челны. Третья часть ихъ потонула въ морскихъ глубинахъ; но остальные снова собрались вмъстъ и весело прибыли къ устью Днъпра съ двънадцатью боченками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Неподвижный сидълъ онъ на берегу, шевеля губами и произнося: "Остапъ мой, Остапъ мой!" Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ тростникъ кричала чайка; бълый усъ его серебрился, и слеза капала одна за другою.



Когда жидъ Янкель, — который въ то время очутился въ городъ Умани и занимался какими-то подрядами и сношеніями съ тамошними арендаторами, --- когда жидъ Янкель молился, накрывшись своимъ довольно запачканнымъ саваномъ, и оборотился, чтобы въ последній разъ плюнуть, по обычаю своей въры, какъ вдругъ глаза его встрътили стоявшаго назади Бульбу. Жиду прежде всего бросились въ глаза 2000 червонныхъ, которые были объщаны за его голову; но онъ тутъ же устыдился своей корысти и и силился подавить въ себъ эту мысль о золотъ, которая, какъ червь, обвиваетъ душу жида.

"Слушай Янкель!" сказалъ Тарасъ жиду, который началъ передъ нимъ кланяться и заперъ осторожно дверь, чтобы ихъ не видъли. "Я спасъ твою жизнь, теперь сдълай ты мнъ услугу".

Лицо жида нъсколько поморщилось. "Какую услугу? Если такая услуга, что можно сдълать, то для чего не сдълать?"

"Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву!"

"Въ Варшаву? Какъ въ Варшаву?" сказалъ Янкель. Брови и плечи его поднялись вверхъ отъ изумленія.

"Не говори мнъ ничего. Вези меня въ Варшаву! Что бы ни было, а я хочу еще разъ увидъть его, сказать ему хоть одно слово"?

"Какъ можно такое говорить?" говорилъ жидъ, разставивъ пальцы объихъ рукъ своихъ: "развъ панъ не слышалъ, что уже..."

"Знаю, знаю все: за мою голову даютъ 2000 червонныхъ. Знаютъ же они, дурни, цвну ей! Я тебв дввнадцать дамъ. Вотъ тебв 2000 сейчасъ!" (при этомъ Бульба высыпалъ изъ кожанаго гамана 2000 червонныхъ), "а остальные-какъ ворочусь".

Жидъ тотчасъ схватилъ полотенце и накрылъ имъ червонцы. "Славная монета!" сказалъ онъ, вертя одинъ изъ нихъ въ своихъ пальцахъ и пробуя на зубахъ.

"Я бы не просилъ тебя, я бы самъ, можетъ-быть, нашелъ дорогу въ Варшаву, но меня могутъ какъ-нибудь узнать и захватить проклягые ляхи, ибо я не гораздъ на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы; вы хоть чорта проведете: вы знаете всъ штуки. Вотъ для чего я пришелъ къ тебъ! Да и въ Варшавъ я бы самъ собою ничего не получилъ. Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!"

"А какъ же, вы думаете, мнъ спрятать пана?"

"Да ужъ вы, жиды, знаете, какъ: въ порожнюю бочку или тамъ во что-нибудь другое".

"Какъ можно въ бочку! Всякъ подумаетъ, что горълка!"

"Ну, что жъ! То и хорошо".

"Какъ хорошо? Ахъ, Боже мой! какъ можно это говорить! Развъ панъ не знаетъ, что Богъ на то создалъ горълку, чтобы ее всякій пробоваль? Тамъ все такіе ласуны, что Боже упаси! А особенно военный народъ: будетъ бъжать верстъ пять за бочкою, продолбитъ какъ разъ дырочку, тотчасъ увидитъ, что не течетъ, и скажетъ: "жидъ не повезетъ порожней бочки; върно, тутъ есть что-нибудь ..

"Ну, такъ положи меня въ возъ съ рыбою".

"Охъ, вей миръ! не можно; ей, Богу не можно! Тамъ вездъ по дорогъ люди голодные; раскрадутъ, какъ ни береги, и пана нащупаютъ".

"Такъ вези меня хоть на чортъ, только вези!"

"Стойте, стойте! Теперь возятъ по дорогамъ много кирпичу. Тамъ строятъ какія-то крѣпости. Панъ пусть ляжетъ на днѣ воза, а верхъ я закладу кирпичомъ. Панъ здоровый и кръпкій съ виду и потому ему ничего, что будетъ тяжеленько; а я сдълаю въ возу снизу дырочку, чтобы кормить пана".



"Дълай, какъ хочешь, только вези!"

Й черезъ часъ возъ съ кирпичомъ вывхалъ изъ Умани, запряженный въ двв клячи. На одной изъ нихъ сидвлъ высокій Янкель, и длинные, курчавые пейсики его развъвались изъ-подъ яломка по мъръ того, какъ онъ подпрыгивалъ на лошади.

### VIII.

Въ то время, когда происходило описывамое событіе, на пограничныхъ мѣстахъ не было еще никакихъ таможенныхъ чиновниковъ и объѣздчиковъ, этой страшной грозы предпріимчивыхъ людей, и потому всякій могъ везти, что ему вздумалось. Если же кто и производилъ обыскъ и ревизовку, то дѣлалъ это большею частью для своего собственнаго удовольствія, особиво, если на возу находились заманчивые для глазъ предметы и если его собственная рука имѣла порядочный вѣсъ и тяжесть. Но кирпичъ не находилъ охотниковъ и въѣхалъ безпрепятственно въ главныя городскія ворота.

Бульба въ своей тъсной клъткъ могъ только слышать шумъ, крики возницъ, и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своемъ коренномъ, запачканномъ пылью рысакъ, поворотилъ, сдълавши нъсколько круговъ, въ темную улицу, носившую названіе Грязной и вм'єст'в Жидовской, потому что здъсь дъйствительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность задняго двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почернъвшіе деревянные дома со множествомъ протянутыхъ изъ оконъ жердей увеличивали еще болъе мракъ. Изръдка краснъла между ними кирпичная стъна, но и та уже во многихъ мъстахъ превращалась совершенно въ черную. Иногда только вверху оштукатуренный кусокъ стъны, обхваченный солнцемъ, блисталъ нестерпимою для глазъ бълизною. Тутъ все состояло изъ сильныхъ ръзкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякій, что только было у него негоднаго, швырялъ на улицу, доставляя прохожимъ возможныя удобства питать всв чувства свои этою дрянью. Сидящій на конв всадникъ чуть-чуть не доставалъ рукою жердей, протянутыхъ черезъ улицу изъ одного дома въ другой, на которыхъ висѣли жидовскіе чулки, коротенькіе панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливое личико еврейки, убранное потемнъвшими бусами, выглядывало изъ ветхаго окошка. Куча жиденковъ, запачканныхъ, оборванныхъ, съ курчавыми волосами, кричала и валялась въ грязи. Рыжій жидъ съ веснушками по всему лицу, дълавшими его похожимъ на воробъиное яйцо, выглянулъ изъ окна, тотчасъ заговорилъ съ Янкелемъ на своемъ тарабарскомъ наръчіи, и Янкель тотчасъ въъхалъ въ одинъ дворъ. По улицъ шелъ другой жидъ, остановился, вступилъ тоже въ разговоръ, и когда Бульба выкарабкался, наконецъ, изъ-подъ кирпича, онъ увидълъ трехъ жидовъ, говорившихъ съ большимъ жаромъ.

Янкель обратился къ нему и сказалъ, что все будетъ сдълано, что его Остапъ сидитъ въ городской темницъ и что хотя трудно уговорить стражей, но, однако жъ, онъ надъется доставить ему свиданіе.

Бульба вошелъ вмъстъ съ тремя жидами въ комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своемъ непонятномъ языкъ. Тарасъ поглядывалъ на каждаго изъ нихъ. Что-то, казалось, сильно потрясло его. На грубомъ и равнодушномъ лицъ его вспыхнуло какое-то со-крушительное пламя надежды, надежды той, которая посъщаетъ иногда человъка въ послъднемъ градусъ отчаянія. Старое сердце его начало сильно биться, какъ будто у юноши.



"Слушайте, жиды!" сказалъ онъ, и въ словахъ его было что-то восторженное. "Вы все на свътъ можете сдълать, выкопаете хоть изъ дна морского, и пословица давно уже говоритъ, что жидъ самъ себя украдетъ, когда только захочетъ украсть. Освободите мнъ моего Остапа! Дайте случай убъжать ему отъ дьявольскихъ рукъ! Вотъ я этому человъку объщалъ двънадцать тысячъ червонныхъ,—я прибавлю еще двънадцать. Всъ, какіе у меня есть, дорогіе кубки и закопанное въ землъ золото, хату и послъднюю одежду продамъ и заключу съ вами контрактъ на всю жизнь, съ тъмъ, чтобы все, что ни добуду на войнъ, дълить съ вами пополамъ!"

"О, не можно, любезный панъ! не можно!" сказалъ со вздохомъ Янкель. "Нътъ, не можно!" сказалъ другой жидъ.

Всъ три жида взглянули одинъ на другого.

"А попробовать", сказалъ третій, боязливо поглядывая на двухъ другихъ. "Можетъ-быть, Богъ дастъ".

Всъ три жида заговорили по-нъмецки. Бульба, какъ ни наострялъ свой слухъ, ничего не могъ отгадать. Онъ слышалъ только часто произносимое слово "Мардохай", и больше ничего.

"Слушай, панъ!" сказалъ Янкель: "нужно посовътоваться съ такимъ человъкомъ, какого еще никогда не было на свътъ. У, у! то такой мудрый, какъ Соломонъ, и когда онъ ничего не сдълаетъ, то уже никто на свътъ не сдълаетъ. Сиди тутъ; вотъ ключъ и не впускай никого". Жиды вышли на улицу.

Тарасъ заперъ дверь и смотрълъ въ маленькое окошечко на этотъ грязный жидовскій проспектъ. Три жида остановились посрединъ улицы и стали говорить довольно азартно. Къ нимъ присоединился скоро четвертый, наконецъ, и пятый. Онъ слышалъ опять повторяемое: "Мардохай, Мардохай". Жиды безпрестанно посматривали въ одну сторону улицы. Наконецъ, въ концъ ея, изъ-за одного грязнаго дома показалась нога въ жидовскомъ башмакъ и замелькали фалды полукафтанья. "А, Мардохай, Мардохай!" закричали всъ жиды въ одинъ голосъ.

Тощій жидъ, нѣсколько короче Янкеля, но гораздо болѣе покрытый морщинами, съ преогромною верхнею губою, приблизился къ нетерпѣливой толпѣ, и всѣ жиды наперерывъ спѣшили разсказать ему, при чемъ Мардохай нѣсколько разъ поглядывалъ на маленькое окошечко, и Тарасъ догадывался, что рѣчь шла о немъ. Мардохай размахивалъ руками, слушалъ, перебивалъ рѣчь, часто плевалъ на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывалъ въ карманъ руку и вынималъ какія-то побрякушки, при чемъ показывалъ прескверные свои панталоны. Наконецъ, всѣ жиды подняли такой крикъ, что жидъ, стоявшій на сторожѣ, долженъ былъ давать знакъ къ молчанію, и Тарасъ уже началъ опасаться за свою безопасность; но, вспомивши, что жиды не могутъ иначе разсуждать, какъ на улицѣ, и что ихъ языка самъ демонъ не пойметъ, онъ успокоился.

Минуты двъ спустя, жиды вмъстъ вошли въ его комнату. Мардохай приблизился къ Тарасу, потрепалъ его по плечу и сказалъ: "Когда мы да Богъ захочетъ сдълать, то уже будетъ такъ, какъ мужно".

Тарасъ поглядълъ на этого Соломона, какого еще не было на свътъ, и получилъ нъкоторую надежду. Дъйствительно, видъ его могъ внушить нъкоторое довъріе: верхняя губа у него была, просто, страшилище. Толщина ея, безъ сомнънія, увеличилась отъ постороннихъ причинъ. Въ бородъ у этого Соломона было только пятнадцать волосковъ, и то на лъвой сторонъ. На лицъ у Соломона было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ за удальство, что онъ, безъ сомнънія, давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за родимыя пятна.



Мардохай ушелъ вмъстъ съ товарищами, исполненными удивленія къ его мудрости. Бульба остался одинъ. Онъ былъ въ странномъ, небываломъ положеніи: онъ чувствовалъ въ первый разъ въ жизни безпокойство; душа его была въ лихорадочномъ состояніи. Онъ не былъ тотъ прежній, непреклонный, неколебимый, кръпкій, какъ дубъ: онъ былъ малодушенъ; онъ былъ теперь слабъ. Онъ вздрагивалъ при каждомъ шорохъ, при каждой новой жидовской фигуръ, показывавшейся въ концъ улицы. Въ такомъ состояніи пробылъ онъ, наконецъ, весь день; не ълъ, не пилъ, и глаза его не отрывались ни на часъ отъ небольшого окошка на улицу. Наконецъ, уже ввечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

Что? удачно?" спросилъ онъ ихъ съ нетерпъніемъ дикаго коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались съ духомъ отвъчать, Тарасъ замътилъ, что у Мардохая уже не было послъдняго локона, который, хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами изъ-подъ яломка его. Замътно было, что онъ хотълъ что-то сказать, но наговорилъ тякую дрянь, что Тарасъ ничего не понялъ. Да и самъ Янкель прикладывалъ очень часто руку ко рту, какъ будто бы страдалъ простудою.

"О, любезный панъ!" сказалъ Янкель: "теперь совсъмъ не можно! ей-Богу, не можно! Такой нехорошій народъ, что ему надо на самую голову наплевать. Вотъ и Мардохай скажетъ. Мардохай дълалъ такое, какого еще не дълалъ ни одинъ человъкъ на свъть; но Богъ не захотълъ, чтобы такъ было. Три тысячи войска стоятъ, а завтра ихъ всъхъ будутъ казнить".

Тарасъ глянулъ въ глаза жидамъ, но уже безъ нетерпънія и гнъва.

"А если панъ хочетъ видъться, то завтра нужно рано, такъ, чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и одинъ левентаръ объщался. Только пусть имъ не будетъ на томъ свътъ счастья! Ой, вей миръ! что это за корыстный народъ! и между нами такихъ нътъ. 50 червонцевъ я далъ каждому, а левентару..."

"Хорошо. Веди меня къ нему!" произнесъ Тарасъ ръшительно, и вся твердость возвратилась въ его душу. Онъ согласился на предложение Янкеля переодъться иностраннымъ графомъ, пріъхавшимъ изъ нъмецкой земли, для чего платье уже успълъ припасти дальновидный жидъ.

Была уже ночь. Хозяинъ дома, извъстный рыжій жидъ съ веснушками, вытащилъ тонкій тюфякъ, накрытый какою-то рогожею и разослалъ его на лавкъ для Бульбы. Янкель легъ на полу, на такомъ же тюфякъ. Рыжій жидъ выпилъ небольшую чарочку какой-то настойки, скинулъ полукафтанье и, сдълавшись въ своихъ чулкахъ и башмакахъ нъсколько похожимъ на цыпленка, отправился съ своею жидовкой во что-то похожее на шкафъ. Двое жиденковъ, какъ двъ домашнія собачки, легли на полу возлъ шкафа.

Но Тарасъ не спалъ. Онъ сидълъ неподвиженъ и слегка барабанилъ пальцами по столу. Онъ держалъ во рту люльку и пускалъ дымъ, отъ котораго жидъ спросонья чихалъ и заворачивалъ въ одъяло свой носъ. Едва небо успъло тронуться блъднымъ предвъстіемъ зари, онъ уже толкнулъ ногою Янкеля.

"Вставай, жидъ, и давай твою графскую одежду!"

Въ минуту одълся онъ; вычернилъ усы, брови, надълъ на темя маленькую темную шапочку,--и никто бы изъ самыхъ близкихъ къ нему козаковъ не могъ узнать его. По виду ему казалось не болъе тридцати пяти лътъ. Здоровый румянецъ игралъ на его щекахъ, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотомъ, очень шла къ нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось въ городъ съ коробкою въ рукахъ. Бульба и Янкель пришли къ



строенію, имъвшему видъ сидящей цапли: оно было низкое, огромное, почернъвшее, и съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста, длинная, узкая башня, на верху которой торчалъ кусокъ крыши. Это строеніе отправляло множество разныхъ должностей. Тутъ были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный судъ. Наши путники вошли въ ворота и очутились среди пространной залы, или крытаго двора. Около тысячи человъкъ спали вмъстъ. Прямо шла низенькая дверь, передъ которой сидъвшіе двое часовыхъ играли въ какую-то игру, состоявшую въ томъ, что одинъ другого билъ двумя пальцами по ладони. Они мало обратили вниманія на пришедшихъ и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказалъ: "Это мы... Слышите, паны, это мы!"

"Ступайте!" говорилъ одинъ изъ нихъ, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятія отъ него ударовъ.

Они вступили въ коридоръ, узкій и темный, который опять привелъ ихъ въ такую же залу, съ маленькими окошками вверху.

"Кто идетъ?" закричало нъсколько голосовъ, и Тарасъ увидълъ порядочное количество воиновъ въ полномъ вооруженіи. "Намъ никого не вельно пускать".

"Это мы!" кричалъ Янкель: "ей-Богу, мы, ясные паны!"

Но никто не хотълъ слушать. Къ счастію, въ это время подошелъ какой-то толстякъ, который, по всъмъ примътамъ, казался начальникомъ, потому что ругался сильные всыхъ.

"Панъ, это жъ мы! Вы уже знаете насъ, и панъ графъ еще будетъ благодарить".

"Пропустите, сто дьяволовъ чортовой маткъ! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидалъ и не собачился на полу"...

Продолженія красноръчиваго приказа уже не слышали наши путники.

"Это мы, это я, это свои!" говорилъ Янкель, встръчаясь со всякимъ.

"А что, можно теперь?" спросилъ онъ одного изъ стражей, когда они, наконецъ, подошли къ тому мъсту, гдъ коридоръ уже оканчивался.

"Можно, только не знаю, пропустять ли васъвъсамую тюрьму. Теперь уже нътъ Яна: вмъсто него стоитъ другой", отвъчалъ часовой.

"Ай, ай!" произнесъ тихо жидъ. "Это скверно, любезный панъ!"

"Веди!" произнесъ упрямо Тарасъ. Жидъ повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху остріемъ, стоялъ гайдукъ съ усами въ три яруса. Верхній ярусъ усовъ шелъ назадъ, другой прямо впередъ, третій внизъ, что делало его очень похожимъ на кота.

Жидъ съежился въ три погибели и почти бокомъ подошелъ къ нему. "Ваша ясновельможность! ясновельможный панъ!"

"Ты, жидъ, это миъ говоришь?"

"Вамъ, ясновельможный панъ".

"Ги... а я просто гайдукъ!" сказалъ трехъярусный усачъ съ повеселъвшими глазами.

"А я, ей-Богу, думалъ, что это самъ воевода. Ай, ай, ай!" При этомъ жидъ покрутилъ головою и разставилъ пальцы. "Ай, какой важный видъ! Ей-Богу, полковникъ! совсъмъ полковникъ! Вотъ еще бы только на палецъ прибавить, то и полковникъ! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скораго, какъ муха, да и пусть муштруетъ полки!"

Гайдукъ поправилъ нижній ярусъ усовъ своихъ, при чемъ глаза его, совершенно развеселились.

"Что за народъ военный!" продолжалъ жидъ: "охъ, вей миръ, что за народъ хорошій! Шнуречки, бляшечки... такъ отъ нихъ блеститъ, какъ отъ солнца; а дурки, гда только увидять военныхъ... ай, ай! Жидъ опять покрутилъ головою.



Гайдукъ завилъ рукою верхніе усы и пропустилъ сквозь зубы звукъ, нъсколько похожій на лошадиное ржаніе.

"Прошу пана оказать услугу!" произнесъ жидъ. "Вотъ князь прівхалъ изъ чужого края, хочетъ посмотрівть на козаковъ. Онъ еще сроду не видівлъ, что это за народъ козаки".

Появленіе иностранныхъ графовъ и бароновъ было въ Польшѣ довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любопытствомъ посмотрѣть этотъ почти полуазіатскій уголъ Европы (Московію и Украйну они почитали уже находящимися въ Азіи); и потому гайдукъ, поклонившись довольно низко, почелъ приличнымъ прибавить нѣсколько словъ отъ себя:

"Я не знаю, ваша ясновельможность", говорилъ онъ: "зачъмъ вамъ кочется смотръть ихъ. Это собаки, а не люди. И въра у нихъ такая, что никто не уважаетъ".

"Врешь ты, чортовъ сынъ!" сказалъ Бульба. "Самъ ты собака! Какъ ты смъешь говорить, что нашу въру не уважаютъ? Это вашу еретичную въру не уважаютъ!"

"Эге, ге!" сказалъ гайдукъ: "а я знаю, пріятель, кто ты: ты самъ изъ тъхъ, которые уже сидятъ у меня. Постой же, я позову сюда нашихъ".

Тарасъ увидълъ свою неосторожность, но упрямство и досада помъшали ему подумать о томъ, какъ бы исправить ее. Къ счастью, Янкель въ ту же минуту успълъ подвернуться.

"Ясновельможный панъ! какъ же можно, чтобы графъ да былъ козакъ? А если бы онъ былъ козакъ, то гдъ бы онъ досталъ такое платье и такой видъ графскій?"

"Разсказывай себъ!" И гайдукъ уже растворилъ было широкій ротъ свой, чтобы крикнуть.

"Ваше королевское величество! молчите! Молчите, ради Бога!" закричалъ Янкель. "Молчите! Мы ужъ вамъ за это заплатимъ такъ, какъ еще никогда и не видъли: мы дадимъ вамъ два золотыхъ червонца".

"Эге, два червонца! Два червонца мнѣ ни по чемъ. Я цырюльнику даю два червонца за то, чтобы мнѣ только половину бороды выбрилъ. Сто червонныхъ давай, жидъ!" Тутъ гайдукъ закрутилъ верхніе усы. "А какъ не дашь ста червонныхъ, сейчасъ закричу!"

"И на что бы такъ много?" горестно сказалъ поблѣднѣвшій жидъ, развязывая кожаный мѣшокъ свой. Но онъ счастливъ былъ, что въ его кошелькѣ не было болѣе и что гайдукъ далѣе ста не умѣлъ считать. "Панъ! панъ! уйдемъ скорѣе! Видите, тутъ какой нехорошій народъ!" сказалъ Янкель, замѣтивши, что гайдукъ перебиралъ на рукѣ деньги, какъ бы жалѣя о томъ, что не запросилъ болѣе.

"Что жъ ты, чортовъ гайдукъ", сказалъ Бульба: "деньги взялъ, а по-казать и не думаешь? Нътъ, ты долженъ показать. Ужъ когда деньги получилъ, то ты не въ правъ теперь отказать".

"Ступайте, ступайте къ дьяволу! а не то я сію минуту дамъ знать, и васъ тутъ... Уносите ноги, говорю я вамъ, скоръе!"

"Панъ! панъ! пойдемъ! ей-Богу, пойдемъ! Цуръ имъ! Пусть имъ приснится такое, что плевать нужно!" кричалъ бъдный Янкель.

Бульба медленно, потупивъ голову, оборотился и шелъ назадъ, преслъдуемый укорами Янкеля, котораго ъла грусть при мысли о даромъ потерянныхъ червонцахъ.

"И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народъ, что не можетъ не браниться! Охъ, вей миръ, какое счастье посылаетъ Богъ людямъ! Сто червонцевъ за то только, что прогналъ насъ! А нашъ

Digitized by Google

братъ: ему и пейсики оборвутъ, и изъ морды сдълаютъ такое, что и глядъть не можно, а никто не дастъ ста червонныхъ. О, Боже мой! Боже милосердый!"

Но неудача эта гораздо болъе имъла вліянія на Бульбу. Она выражалась пожирающимъ пламенемъ въ его глазахъ.

"Пойдемъ!" сказалъ онъ вдругъ, какъ бы встряхнувшись: "пойдемъ на площадь! Я хочу посмотръть, какъ его будутъ мучитъ".

"Ой, панъ, зачъмъ ходить? Въдь намъ этимъ не помочь ужъ".

"Пойдемъ!" упрямо сказалъ Бульба, и жидъ, какъ нянька, вздыхая, побрелъ вслъдъ за нимъ.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народъ валилъ туда со всъхъ сторонъ. Въ тогдашній грубый въкъ это составляло одно изъ занимательнъйшихъ зрълищъ не только для черни, но и для высшихъ классовъ. Множество старухъ, самыхъ набожныхъ, множество молодыхъ дъвушекъ и женщинъ, самыхъ трусливыхъ, которымъ послъ всю ночь грезились окровавленные трупы, которыя кричали спросонья такъ громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусаръ, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. "Ахъ, какое мученье! кричали изъ нихъ многія съ истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь; однако жъ простаивали иногда довольное время. Иной, и ротъ разинувъ, и руки вытянувъ, лъзъ впередъ и желалъ бы вскочить всемъ на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Изъ толпы узкихъ, небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовывалъ свое толстое лицо мясникъ, наблюдалъ весь процессъ съ видомъ знатока и разговаривалъ односложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, котораго называлъ кумомъ, потому что въ праздничный день напивался съ нимъ въ одномъ шинкъ. Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали пари; но большая часть была такихъ, которые на весь міръ и на все, что ни случается въ свътъ, смотрятъ, ковыряя пальцемъ въ своемъ носу.

На переднемъ планъ, возлъ самыхъ усачей, составлявшихъ городовую гвардію, стоялъ молодой шляхтичъ, или казавшійся шляхтичемъ, въ военномъ костюмъ, который надълъ на себя ръшительно все, что у него ни было, такъ что на его квартиръ оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Двъ цъпочки, одна сверхъ другой, висъли у него на шеъ съ какимъто дукатомъ. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзысею, и безпрестанно оглядывался, чтобы кто - нибудь не замаралъ ея шелковаго платья. Онъ ей растолковалъ совершенно все, такъ что уже ръшительно не можно было ничего прибавить. "Вотъ это, душечка Юзыся", говорилъ онъ: "весь народъ, что вы видите, пришелъ затъмъ, чтобы посмотръть, какъ будугъ казнить преступниковъ. А вотъ тотъ, душечка, что вы видите, держитъ съкиру и другіе инструменты, то палачъ, и онъ будетъ казнить. И какъ начнетъ колесовать и другія дізлать муки, то преступникъ еще будетъ живъ, а какъ отрубять голову, то онъ, душечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но какъ только отрубятъ голову, тогда ему не можно ни кричать, ни ъсть, ни пить, оттого, что у него, душечка, уже больше не будетъ головы". И Юзыся все это слушала со страхомъ и любопытствомъ.

Крыши домовъ были устяны народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престранныя рожи въ усахъ и въ чемъ-то похожемъ на чепчики. На балконахъ, подъ балдахинами, сидъло аристократство. Хорошенькая ручка смъющейся, блистающей, какъ бълый сахаръ, панны держалась за перилы. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядъли съ важнымъ видомъ. Холопъ, въ блестящемъ убранствъ, съ откидными назадъ рукавами,



разносилъ тутъ же разные напитки и съъстное. Часто шалунья съ черными глазами, схвативши снъжною ручкою своею пирожное и плоды, кидала въ народъ. Толпа голодныхъ рыцарей подставляла на подхватъ свои шапки, и какой нибудь высокій шляхтичъ, высунувшійся изътолпы своею головою, въ полиняломъ красномъ кунтушъ, съ почернъвшими золотыми шнурками, хваталъ первый, съ помощью длинныхъ рукъ, цъловалъ полученную добычу, прижималъ ее къ сердцу и потомъ клалъ въ ротъ. Соколъ, висъвшій въ золотой клъткъ подъ балкономъ, былъ также зрителемъ: перегнувши на бокъ носъ и поднявши лапу, онъ, съ своей стороны, разсматривалъ также внимательно народъ.

Но толпа вдругъ зашумѣла, и со всѣхъ сторонъ раздались голоса: "Ведутъ! ведутъ!.. Козаки!"

Они шли съ открытыми головами, съ длинными чубами. Бороды у нихъ были отпущены; они шли ни боязливо, ни угрюмо, но съ какою-то тихою горделивостью; ихъ платья, изъ дорогого сукна, износились и болтались на нихъ ветхими лоскутьями; они не глядъли и не кланялись народу. Впереди всъхъ шелъ Остапъ.

Что почувствовалъ старый Тарасъ, когда увидълъ своего Остапа? Что было тогда въ его сердцъ? Онъ глядълъ на него изъ толпы и не проронилъ ни одного движенія его. Они приблизились уже къ лобному мъсту. Остапъ остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Онъ глянулъ на своихъ, поднялъ руки вверхъ и произнесъ громко: "Дай же, Боже, чтобы всъ, какіе тутъ ни стоятъ еретики, не услышали, нечестивые, какъ мучится христіанинъ! Чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвилъ ни одного слова!" Послъ этого онъ приблизился къ эшафоту.

"Добре, сынку, добре!" сказалъ тихо Бульба и уставилъ въ землю свою съдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему увязали руки и ноги въ нарочно сдѣланные станки и... Я не стану смущать читателей картиною адскихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ поднялись бы ихъ волосы. Онѣ были порожденіе тогдашняго грубаго, свирѣпаго вѣка, когда человѣкъ велъ еще кровавую жизнь однихъ воинскихъ подвиговъ и закалился въ ней душою до такой степени, что сдѣлался глухъ для человѣколюбія. Должно, однако жъ, сказать, что король почти всегда являлся противникомъ этихъ ужасныхъ мѣръ. Онъ очень хорошо видѣлъ, что подобная жестокость наказаній можетъ только разжечь мщеніе козачьей націи. Но король не могъ сдѣлать ничего противъ дерзкой воли государственныхъ магнатовъ, которые непостижимою недальновидностью, дѣтскимъ самолюбіемъ, гордостью и неосновательностью превратили сеймъ въ сатиру на правленіе.

Остапъ выносилъ терзанія, какъ исполинъ, съ невообразимою твердостью, и когда начали перебивать ему на рукахъ и ногахъ кости, такъ что ужасный хряскъ ихъ слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда паненки отворотили глаза свои, — ничто, похожее на стонъ, не вырвалось изъ устъ его; лицо его не дрогнуло.

Тарасъ стоялъ въ толпъ съ потупленною головою и съ поднятыми, однако жъ, глазами и одобрительно только говорилъ: "Добре, сынку, добре!"

Наконецъ, сила его, казалосъ, начала подаваться. Когда онъ увидълъ новыя адскія орудія казни, которыми готовились вытягивать изъ него жилы, губы его начали шевелиться. "Батько!" произнесъ онъ еще твердымъ голосомъ, показывавшимъ желаніе пересилить муки: "батько! гдѣ ты? слышишь ли ты?"

"Слышу!" раздалось среди всеобщей тишины, и весь милліонъ народа въ одно время вздрогнулъ. Часть военныхъ всадниковъ бросилась забот-

16\*



ливо разсматривать толпы народа. Янкель поблѣднѣлъ, какъ смерть, и когда они немного отдалились отъ него, онъ со страхомъ оборотился назадъ; но Тараса уже возлѣ него не было: его и слѣдъ простылъ.

## IX.

Слѣдъ Тарасовъ отыскался: тридцать тысячъ козацкаго войска показалось на границахъ Украйны. Это уже не былъ какой-нибудь отрядъ, выступившій для добычи или своей отдѣльной цѣли: это было дѣло общее. Это цѣлая нація, которой терпѣніе уже переполнилось, поднялась мстить за оскорбленныя права свои, за униженную религію свою и обычай, за вѣроломныя убійства гетмановъ своихъ и полковниковъ, за насилія жидовскихъ арендаторовъ и за все, въ чемъ считалъ себя оскорбленнымъ угнетенный народъ.

Верховнымъ начальникомъ войскъ былъ гетманъ Остраница, еще молодой, кипъвшій желаніемъ скоръе сбросить утъснительный деспотизмъ, наложенный самоуправіемъ государственныхъ магнатовъ, и очистить Украйну отъ жидовства, уніи и посторонняго сброда. Возлъ него былъ виденъ престарълый и опытный товарищъ и совътникъ его Гуня. Сорокъ тысячъ лошадей нетерпъливо ржали подъ съдоками и безъ съдоковъ. Восемь полковъ, изъ которыхъ половина конныхъ и половина пъшихъ, въ суконныхъ алыхъ, синихъ и желтыхъ кафтанахъ, выступали браво и горделиво. Восемь опытныхъ полковниковъ правили ими и хладнокровнымъ движеніемъ бровей своихъ ускоряли или останавливали нетерпъливый походъ ихъ.

Однимъ изъ нихъ начальствовалъ Бульба. Преклонныя лѣта, слава и опытность давали ему значительный перевѣсъ въ совѣтѣ; но неумолимая и свирѣпая жестокость его казалась ужасною даже для глубоко оскорбленныхъ защитниковъ. Его совътъ дышалъ только однимъ истребленіемъ, и сѣдая голова его опредъляла только огонь и висѣлицу.

Не буду описывать тъхъ битвъ, гдъ отличились козаки, ни постепеннаго хода всей великой кампаніи: это принадлежитъ исторіи. Тамъ изображено подробно, какъ бъжали польскіе гарнизоны изъ освобождаемыхъ городовъ, какъ были перевъшаны безсовъстные арендаторы-жиды, какъ слабъ былъ коронный гетманъ Николай Потоцкій съ многочисленною своею арміею противъ этой непреодолимой силы, какъ, разбитый, преслъдуемый, перетопилъ онъ въ небольшой ръчкъ лучшую часть своего войска, какъ облегли его въ небольшомъ мъстечкъ Полонномъ грозные козацкіе полки и какъ приведенный въ крайность польскій гетманъ клятвенно объщалъ полное удовлетвореніе во всемъ козакамъ, со стороны короля и государственныхъ чиновъ, и возвращеніе всъхъ прежнихъ правъ и преимуществъ; но козаки, наученные прежнимъ въроломствомъ, были неумолимы, и Потоцкій не красовался бы болъе на шеститысячномъ своемъ аргамакъ, привлекая взоры знатныхъ паннъ и зависть дворянства, если бы не спасло его находившееся въ мъстечкъ русское духовенство. Торжественная процессія съ образами и крестами и мольбы священника-старца тронули козаковъ, еще чувствовавшихъ узы, привязывающія ихъ къ королю. Гетманъ и полковники ръшились отпустить Потоцкаго не прежде, какъ заключивши трактатъ, обезпечившій бы во всемъ козаковъ.

Но непреклонный Тарасъ вырвалъ изъ бълой головы своей клокъ воловъ, когда увидълъ такое, по словамъ его, бабье малодушіе полковниковъ. "Не попущу, полковники, чтобы вы учинили такое дъло", вскричалъ онъ



твердо. Но на этотъ разъ совътъ его былъ отвергнутъ. "Эй, не въръте, паны, ляхамъ!" повторилъ онъ опять тъмъ же голосомъ, помахивая нагай-кою и хлестнувши ею по пушкъ. Когда же полковой писарь подалъ уже написанное условіе подписать гетману, онъ махнулъ рукою и сказалъ: "Оставайтесь же себъ, паны! Меня вы больше не увидите. Глядите, паны: вы вспомните меня!" И голосъ его имълъ въ себъ что-то пророческое. "Вы думаете, что купили этимъ спокойствіе и будете теперь пановать, — увидите, что не будетъ сего! Сдерутъ съ твоей головы, гетманъ, кожу, набьютъ ее гречаною половою, и долго будутъ видъть ее по ярмаркамъ! Да и у васъ, паны, у ръдкаго уцълъетъ голова! Пропадете вы въ сырыхъ погребахъ, замурованные въ каменныя стъны, если не сварятъ васъ живыхъ въ котлахъ, какъ барановъ!"

"А вы, хлопцы, хотите умирать?" продолжаль онь, обращаясь къ своему полку: "умирать такъ, какъ умираютъ честные козаки? А, можетъ-быть, вы думаете еще пожить да залечь дома на печь, да и лежать тамъ, покамъстъ не приберетъ врагъ? Что жъ лучше, страшиваю я васъ, молодцы: воротиться ли до дому, чтобы каждый день колотила васъ жинка, и, напившись, пропасть гдъ-нибудь подъ тыномъ, какъ собака, или всъмъ, какъ върнымъ лыцарямъ, какъ братьямъ роднымъ, лечь вмъстъ на полъ и оставить по себъ славу навъки?"

"За тобою, пане полковнику, за тобою всѣ!" отвѣчали передніе въ полку: "Веди насъ! Ей-Богу, веди!"

"Добре, паны молодцы!" сказалъ Тарасъ, взявши свою шапку въ руки и потомъ опять надъвши ее на голову. Глаза его сверкнули. "Выръжемъ все католичество, чтобы его и духу не было! Пусть пропадутъ нечестивые! Гайда, хлопцы!"

Сказавши это, изступленный съдой фанатикъ отправился съ полкомъ своимъ въ путь. Другіе козаки съ завистью глядъли на удалявшихся сотоварищей, и только одно строгое повиновеніе къ полковникамъ, бывшее всегдашнею ихъ добродътелью, препятствовало многимъ охотникамъ къ нимъ присоединиться.

Гетманъ и полковники не остановили удалявшагося полка. Казалось, предсказаніе Тараса нѣсколько смутило ихъ, — по крайней мѣрѣ, они сидъли нѣсколько времени молча и не глядя другъ на друга. Скоро, однако же, пророческія слова Бульбы исполнились. Немного времени спустя послѣ вѣроломнаго поступка подъ Каневымъ голова гетмана вздернута была на колъ вмѣстѣ со многими сановниками.

Но обратимся къ нашей исторіи. Что же дѣлалъ Тарасъ со своимъ полкомъ? А Тарасъ выжегъ восемнадцать мъстечекъ, около сорока костеловъ и уже доходилъ до Кракова. Напрасно небольшіе отряды войскъ посылаемы были схватить его: онъ всегда почти разминался съ ними. Онъ поступалъ неожиданно, скрывая свои намъренія, и когда одно селеніе или небольшой городокъ ожидалъ съ ужасомъ его прибытія, онъ вдругъ перемѣнялъ дорогу и несъ гибель туда, гдъ его вовсе не ожидали. Никакая кисть не осмълилась бы изобразить всъхъ тъхъ свиръпствъ, которыми были означены разрушительныя его опустошенія. Ничто похожее на жалость не проникало въ это старое сердце, кипъвшее только отмщеніемъ. Никому не оказывалъ онъ пощады. Напрасно несчастныя матери и молодыя жены и дъвицы, изъ которыхъ были иныя прекрасны и невинны, какъ ландышъ, думали спастись у алтарей: Тарасъ зажигалъ ихъ вмъстъ съ костеломъ. И когда бълыя руки, сопровождаемыя крикомъ отчаянія, подымались изъ ужаснаго потопа огня и дыма къ небу и растрепанные волосы сквозь дымъ разсыпались по плечамъ ихъ, а свиръпые козаки подымали копьями съ улицъ плачущихъ младенцевъ



и бросали ихъ къ нимъ въ пламя, — онъ глядълъ съ какимъ-то ужаснымъ чувствомъ наслажденія и говорилъ: "Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по Остапъ!" И такія поминки по Остапъ отправлялъ онъ въ каждомъ селеніи. Наконецъ, польское правительство увидъло, что поступки Тараса были нъсколько болъе, нежели обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было съ пятью полками поймать непремънно Тараса.

Тарасъ понялъ опасность и поворотилъ назадъ. Проселочными дорогами, ночью, скакалъ онъ со своими козаками во всю мочь, и одни только татарскіе кони, которыхъ онъ имълъ обычай держать цълый табунъ при своемъ войскъ, могли вынести необыкновенную быстроту его бъгства. Но на этотъ разъ Потоцкій былъ достоинъ возложеннаго на него порученія: онъ преслѣдовалъ его съ удивительною неутомимостью и, наконецъ, настигъ на берегу Днъстра, гдъ Бульба занялъ для небольшого роздыха оставленную, полуразвалившуюся кръпость.

Кръпость была на возвышенномъ мъсть и оканчивалась къ ръкъ такою страшною, почти наклоненною стремниною, что, казалось, ежеминутно готова была обрушиться въ волны. Почти на двадцать саженъ внизъ шумълъ Днъстръ. Здъсь-то облегъ его Потоцкій своими войсками съ трехъ сторонъ, обращенныхъ къ полю и къ оврагамъ неровныхъ береговъ. Тарасъ, съ помощью своей храбрости и упрямой воли, могъ сдълать тщетными всъ усилія осаждающихъ; но онъ не имълъ въ опустълой кръпости никакихъ средствъ для прокормленія, а козаки менѣе всего могли сносить голодъ, особливо когда видъли, что онъ долженъ, наконецъ, окончиться медленною смертью. Съ ръкою невозможно было имъть сообщенія: одна только половина узенькой дорожки висъла вверху, остальная упала въ волны съ недавно отколовшеюся глыбою скалы, и вмъсто нея осталась стремнина.

Тарасъ ръшился оставить кръпость, попробовать удачи прорваться сквозь ряды непріятелей и по берегу достигнуть такого м'єста, съ котораго бы можно было кинуться на лошадяхъ и пуститься съ ними вплавь. Онъ стремительно вышелъ изъ кръпости, и уже козаки пробрались сквозь непріятельскіе ряды, какъ вдругъ Тарасъ, остановившись и нагнувшись въ землю, сказалъ: "Стой, братцы, уронилъ люльку!" Въ это самое время онъ почувствовалъ себя въ дюжихъ рукахъ, былъ схваченъ набъжавшимъ съ тыла отрядомъ и отръзанъ отъ своихъ. Онъ двинулъ своими членами, но уже не посыпались на землю, какъ бывало прежде, схватившіе его гайдуки. "Эхъ, старость, старость! сказалъ онъ, почти что не заплакавъ. Ему прикрутили руки, увязали веревками ицъпями, привязали его къ огромному бревну, правую руку, для большей безопасности, прибили гвоздемъ и поставили это бревно рубомъ въ разсълину стѣны, такъ что онъ стоялъ выше всѣхъ и былъ виденъ всѣмъ войскамъ, какъ побъдный трофей удачи. Вътеръ развъвалъ его бълые волосы. Казалось, онъ стоялъ на воздухъ, и это, вмъстъ съ выраженіемъ сильнаго безсилія, дѣлало его чѣмъ-то похожимъ на духа, представшаго воспрепятствовать чему-нибудь сверхъестественною своею властью и увидъвшаго ея ничтожность. Въ лицъ его не было замътно никакой заботы о себъ. Онъ вперилъ глаза въ ту сторону, гдъ отстръливались козаки. Ему съ высоты все было видно, какъ на ладони. "Занимайте, хлопцы", кричалъ онъ: "занимайте, вражьи дъти, говорю вамъ, скоръе горку, что за лъсомъ: туда не подступятъ они!" Но вътеръ не донесъ его словъ. "Вотъ пропадутъ, пропадутъ ни за что!" говорилъ онъ съ бъшенствомъ и взглянулъ внизъ, гдъ блестълъ Днъстръ. Чувство радости сверкнуло въ его глазахъ. Онъ увидълъ выдвинувшіяся изъ-за кустарника три кормы. Онъ собраль всь усилія и закричалъ такъ, что едва не оглушилъ стоявшихъ близъ него: "Хлопцы, къ берегу, къ берегу! Подъ кручею, гдъ кръпость, стоятъ челны, а за ними въ двадцати шагахъ спускъ къ берегу! Да забирайте всъ челны, чтобы не было погони!"

На этотъ разъ вътеръ дунулъ съ другой стороны, и всъ слова были услышаны козаками. Но ударъ обухомъ по головъ за такой совътъ переворотилъ въ его глазахъ все. Его опустили вмъстъ съ бревномъ ниже, чтобы онъ не могъ болье подавать своихъ наставленій.

Козаки поворотили коней и бросились бъжать во всю прыть; но берегъ все еще состоялъ изъ стремнинъ. Они бы достигли пониженія его, если бы дорогу не преграждала пропасть сажени въ четыре шириною: однъ только сваи разрушеннаго моста торчали на обоихъ концахъ; изъ недосягаемой глубины ея едва доходило до слуха умиравшее журчанье какого-то потока, низвергавшагося въ Днъстръ. Эту пропасть можно было объъхать, взявши вправо; но войска непріятельскія были уже почти на плечахъ ихъ. Козаки только одинъ мигъ ока остановились, подняли свои нагайки, свистнули, --- и татарскіе ихъ кони, отдълившись отъ земли, распластались въ воздухъ, какъ змъи, и перелетъли пропасть. Подъ однимъ только конь оступился, но зацъпился копытомъ и, привыкшій къ крымскимъ стремнинамъ, выкарабкался съ своимъ съдокомъ. Отрядъ непріятельскихъ войскъ съ изумленіемъ остановился на краю пропасти. Начальствовавшій ими полковникъ, молодой, неустрашимый до безразсудности (онъ былъ братъ прекрасной полячки, обворожившей бъднаго Андрія), безъ дальняго размышленія ръшился повторить и себъ то же и, желая подать примъръ своему отряду, бросился впередъ съ конемъ своимъ; но острые камни изорвали его, пропавшаго среди пропасти, въ клочки, и мозгъ его, смъшанный съ кровью, обрызгалъ росшіе по неровнымъ стѣнамъ провала кусты.

Когда Бульба немного очнулся отъ своего удара и глянулъ на Днъстръ, онъ увидълъ подъ ногами своими козаковъ, садившихся въ лодки. Глаза его сверкнули радостью. Градъ пуль сыпался сверху на козаковъ, но они не обращали никакого вниманія и поспъшно отчаливали отъ берега. "Прощайте, паны-браты товарищи! " говорилъ онъ имъ сверху: "вспоминайте иной часъ обо мнъ! Объ участи же моей не заботьтесь! Я знаю свою участь: я знаю, что меня заживо разнимутъ по кускамъ и что кусочка моего тъла не оставятъ на землъ, —да то уже мое дъло... Будьте здоровы, паны - браты товарищи! Да глядите, прибывайте на слъдующее лъто опять, да погуляйте хорошенько!.." Ударъ обухомъ по головъ пресъкъ его ръчи.

Чортъ побери! да есть ли что на свътъ, чего бы побоялся козакъ? Не малая ръка Днъстръ; а какъ погонитъ вътеръ съ моря, то валъ дохлестываетъ до самаго мъсяца. Козаки плыли подъ пулями и выстрълами, осторожно миновали зеленые острова; хорошенько выправляли парусъ, дружно и мърно ударяли веслами и говорили про своего атамана.



## Объясненія нѣкоторыхъ словъ и выраженій, встрѣчающихся въ первыхъ двухъ томахъ.

Авдиторъ-репетиторъ изъ числа старшихъ учениковъ; отъ лат. audio, слушаю, выслу-

Бага́цько—много.

Байракъ-пригорокъ.

Бананъ--- красная краска.

Баклажка, баклага родъ плоскаго боченка.

Бандура-инструментъ, родъ гитары.

Барвиноченъ барвинокъ растеніе. Г.

Барбарами шмаровать — бить батогами. **Бато́гъ**—кнутъ. Г.

Бачить — смотръть, видъть.

Баштанъ-мъсто, засъянное арбузами и дынями. Г.

Бебехи. Надсадить бебехивъ — крѣпко прибить кого, насажать тумаковъ.

Блейвасъ свинцовыя бълила.

Блызенью, блыжче-близко, ближе.

Бобонъ-опухоль.

Бодякъ-или будякъ-чертополохъ. Г.

Болячна—вередъ. Г.

Бондарь -- бочаръ. Г.

Бонмотисть — тотъ, кто выражается замысловато; острякъ.

Брага барда, гуща, остающаяся послъ выкурки вина; кромъ того, брага-напитокъ въ родъ пива.

Брина — бричка, экипажъ.

Броварникъ-пивоваръ.

Брязчать - бряцать.

Бубликъ-круглый крендель, баранокъ. Г. Будякъ-чертополохъ.

Булава — знакъ гетманскаго и полковничьяго достоинства.

Бульба-водяной пузырь; земляная груша: картофель.

Бунчуновые товарищи — несущіе бунчуки, знаки гетманскаго достоинства.

Бурса — общежитіе, устроенное въ Кіевъ въ XVII стольтій при первомъ русскомъ духовномъ училищъ.

Бурянъ-свекла. Г.

Бусурманъ — иностранецъ; также: бусурменъ. Буханецъ-небольшой бълый хлъбъ. Г.

Варенуха-вареная водка съ пряностями и плодами. Г.

Вата́га—1) стадо овецъ и 2) толпа людей.

Вертепъ-кукольный театръ. Г. Вечерница — вечернія сборища молодежи осенью и зимою.

Вечерять, вечеря-ужинать, ужинъ. Г.

Вже--уже.

Взрачный — видный, красивый.

Видлога -- откидная шапка изъ сукна, пришитая къ кобеняку. Г.

Винница --- винокурня. Г.

Винъ--онъ.

Вилепаться-- влюбиться.

Вой-воинъ, старинная форма.

Войтъ-старшина.

Волошиа — растеніе, лиловаго и розоваго

Вохра-желтая краска.

Вояна—воинъ. Г.

Выбойка--- цвътная матерія.

Вынрутасы - трудныя па. Г.

Выпереживать --- обгонять.

Высмантываніе — высасываніе.

Высуслить съ жадностью выпить до послѣдней капли.

Вытребеньки — 1) прихоти и 2) шутливыя розсказни.

Въ догонъ-въ погоню.

Въ шманъ-, и то хорошо", въ прокъ.

Габа — движимость, имущество. Г. Кромъ того, бълое турецкое сукно.

Галушин—клёцки. Г.

Гаманъ — родъ бумажника, гдъ хранится огниво, кремень, трутъ, табакъ, иногда и деньги. Г.

Гайворонъ-грачъ.

Гатить-дълать плотину. Г.

Генеральный бунчужный — званіе въ прежнемъ малороссійскомъ войскъ.

Гетманщина - край, находящійся подъ непосредственнымъ въдъніемъ гетмана.

Гиркій горькій.

Глузовать — остроумно подсмъиваться.

Голодная нутья, или кутя—сочельникъ. Г.

Голодрабецъ бъднякъ, бобыль. Г.

Горобець - воробей.



<sup>\*)</sup> Объясненіе Гоголя.

/ https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015009004667 s, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access Generated on 2023-04-04 05:03 GMT , Public Domain in the United States,

```
Гортина, горилка-водка.
  Горълочный — водочный.
  Гопакъ
  Гопанъ танцы. Г.
  Гопцовать — плясать гопакъ.
  Гребля—плотина.
  Гречаникъ-гречневый хлабъ. Г.
  Гречносъй — съющій гречиху, хлабопашець.
Такъ запорожцы называли въ насмъшку лъ-
нивыхъ и нерадивыхъ козаковъ, а также и
осъдлыхъ жителей.
  Гронада-міръ, собраніе.
  Гроши-деньги.
  Гртходтй—гртшникъ.
  Гугля—1) наростъ, 2) шишка отъ удара.
  Гуртовъ-1) вмъсть и 2) общими силами.
  Давать киселя-значитъ ударить кого-ни-
будь сзади ногъ. Г.
  Далибугь-ей-Богу (польское). Г.
  Дать треуха—ударить въ ухо.
  Деревій — деревъй (растеніе), тысячелист-
никъ.
  Дивчина (-чата)—дъвушка, дъвушки. Г.
Дима – кадка. Г.
  До̀блій — доблестный.
  Добре — хорошо.
  Добридень — добрый день,
(польское).
  Добродію—сударь, милостивецъ. Г. Добро-
дій-титулъ, даваемый званію выше своего,
въ особенности дворянину.
  Добродъйство-господа, милостивые госу-
дари.
  Довбишъ—литаврщикъ. Г.
  Домовина-гробъ. Г.
  Дрибушии — мелкія косы. Г.
  Дробный или дрибный — мелкій.
  Дрокъ-растеніе съ желтымъ пирамидаль-
нымъ цвъткомъ.
  Дротъ—проволока.
  Дротынъ – палочка, хворостинка.
  Друзьяна—дружище.
Дубъ—большая лодка, грубо обдъланная. 
Дукатъ—червонецъ. Г. Дукатъ, иначе ду-
начъ—червонецъ, прицъпляемый дъвушками
къ монисту.
  Дуля-шишъ. Г.
  Епанча — верхняя одежда.
  Есаулъ-начальникъ извъстнаго числа лю-
дей въ запорожскомъ войскъ.
  Жинна--жена. Г.
  Жупанъ-родъ кафтана. Г.
```

```
Запасна—кусокъ ткани, надъваемый крестьянками вмъсто юбокъ. Запасокъ двъ: на-
                                              дъваемая спереди и надъваемая сзади. Объ
                                              подпоясываются краснымъ шерстянымъ поя-
                                              сомъ.
                                                Засвътить нозыря—пойти козыремъ.
                                                Застиъ--закромъ.
                                                Затрусыться— затрястись.
Знахоръ,-ка — колдунъ, ворожея. Г.
                                                Золототысячниковая сивуха-водка, настоян-
                                              ная на золототысячникъ.
                                                 Исподка—нижняя сторона.
                                                Исподница-юбка нижняя.
                                                Кавунъ - арбузъ. Г.
                                                 Каганецъ—свътильникъ, состоящій изъ че-
                                              репка, наполненнаго саломъ. Г.
                                                Казанъ-котелъ. Г.
                                                Камлотъ—матерія.
Канчукъ—нагайка. Г.
                                                Кануперъ — трава. Г.
                                                Капелюхи — шапка.
                                                Нарбованецъ — цълковый. Г.
Нармазинный — изъ турецкой матеріи кар-
                                                Кацапъ-русскій мужикъ съ бородой. Г.
                                                Качка - утка. Г.
                              привътствіе.
                                                Кварта водин-бутылка водки.
                                                Кильце ковбасы — колбаса, связанная кон-
                                              цами въ видъ кольца.
                                                 Кишень-кисетъ, кошелекъ для денегъ.
                                                Кій—палка.
                                                Клёпии—выпуклыя дощечки, изъ которыхъ
                                              составляется бочка. Г.
                                                Книшъ—родъ печенаго бълаго хлѣба. Г. Кнуръ— боровъ.
                                                Кобенякъ-родъ суконнаго плаща, съ при-
                                              шитою сзади видлогою. Г.
                                                Кобза-старинный инструментъ народный,
                                              иначе бандура.
                                                Кобзарь—народный пъвецъ, подъ музыку
                                              кобзы. Въ большинствъ случаевъ кобзари
                                              были слѣпыми.
                                                Новаяться—скользить.
                                                Кожухъ-тулупъ. Г.
                                                Козанинъ-верхняя одежда.
                                                Козановать — быть козакомъ, храбриться.
                                                Колымага — старинный экипажъ.
                                                Комора — амбаръ, клъть. Г.
                                                Корабликъ—старинный головной уборъ. Г.
                                                Коржъ-сухая лепешка изъ пшеничной муки,
                                              часто съ саломъ. Г.
                                                Норовай — свадебный хлѣбъ. Г.
                                                Корчинъ -- родъ деревяннаго ковша, кото-
                                              рымъ пересыпаютъ клѣбъ, совокъ. Г.
Журыться — горевать, тосковать.
                                                Корчиа — трактиръ, питейный домъ.
                                                Коханка-возлюбленная. Г.
                                                Кошевой — главный начальникъ, предводи-
Забайбачиться — залѣниться.
                                              тель запорожскаго войска.
                                                Крагли — родъ кеглей, гдъ вмъсто шаровъ
                                              употребляются длинныя палки, и выигравшій
Загадаться—задуматься. Г.
                                              имъетъ право проъзжаться на другомъ вер-
                                              хомъ. Г.
Замурованный — задъланный камнемъ. Г.
                                                Ирамарь—мелкій торговецъ.
Занимать — ловить, загонять.
                                                Кривця-кровца, кровь.
```



Жито-рожь.

Завзятый — задорный. Г. **Заводы** - заливъ. Г.

Загукать—закричать.

/ https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015009004667 , Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access Generated on 2023-04-04 05:03 GMT , Public Domain in the United States,

Кулишъ-кулешъ, каша изъ пшеничныхъ крупъ, вареная съ поджареннымъ саломъ, а иногда и съ мясомъ.

**Нунтушъ**—верхнее старинное платье.  $\Gamma$ . Курень — у запорожцевъ — отдъленіе воен-

наго стана запорожцевъ.

Курень — соломенный шалашъ. Г.

Куренной атаманъ – начальникъ куреня у запорожцевъ.

Кухва - родъ кадки. Г.

Кухоль-кружка. Г.

Ладуниа—коробка.

Лазутчикъ — развъдчикъ

Ласунь-1) волокита, 2) повъса, 3) лакомка. Латать — дълать заплаты, чинить.

Левада - поле, окопанное рвомъ. Г.

Левентарь—вм. региментаръ (польск.), т.-е. полковникъ.

Лембинъ—котелокъ. Лемишма—кушанье изъ гречневой или изъ пшеничной муки.

Лошанъ-жеребенокъ, молодая лошадь.

"Лысый дидьно"—домовой, демонъ. Г.

Лыхо, лышечко — бъда. Г.

**Любистонъ**—растеніе, приворотное зелье.

Люлька-трубка. Г.

Мазиица-родъ ведра, въ которомъ держатъ деготь въ дорогъ. Г.

**Мазунчикъ**—нѣженка, маменькинъ сынокъ. Манитра-горшокъ, въ которомъ трутъ макъ и прочее. Г.

Мановнини-1) пироги съ макомъ; 2) кушанье изъ коржей съ тертымъ съ сахаромъ макомъ; 3) сушеныя лепешки изъ чистаго мака съ патокою.

**Маногонъ**—пестъ для растиранія. Г.

**Малахай** — плеть. Г.

Маячиться -- проводить время безъ дъла, бездъльничать.

**Медовикъ**—пирогъ съ медомъ.

**Миншии**—кушанье изъ муки съ творогомъ. Г. Мовъ-какъ.

Молодушна, молодица — молодая, замужняя женщина. Г.

Монисто — ожерелье.

**Москаль**—москвичъ, солдатъ

Мосьпанъ-милостивый государь.

Мурдоватьця — бъситься, мучиться.

Мычка-прядь.

**Нагидна, нагидочна**—ноготокъ, растеніе.  $\Gamma$ . Наймыть, наймычна-нанятой работникъ, нанятая работница. Г.

Намитна — бълое женское покрывало изъ ръдкаго полотна, съ откидными рукавами. Г. На переймы броситься — броситься на пере-

рѣзъ.

Натолія—Анатолія, берега Малой Азіи. Неборанъ-бъднякъ, неудачникъ.

Не до шиыгу—не удается.

Недовъронъ-насмъшливое названіе, даваемое козаками католикамъ.

Небоже, небого — 1) бъднякъ, нищій, 2) ка-

Нечуй-вътеръ — трава, которую даютъ свиньямъ для жиру. Г.

Ничипоръ-Никифоръ.

Ночевка-плоское корыто, "ночвы".

Нудно-скучно.

Нызенько, нызче-низко, ниже.

Нѣжба-нѣжничанье.

Обсмоленный — опаленный.

Окропъ — кипятокъ.

Оксамитъ-дорогая парчевая матерія, бархатъ. Оселедецъ-длинный клокъ волосъ на головъ, заматывающійся за ухо; въ собственномъ смыслъ-сельдь. Г.

Осокоръ-дерево изъ породы тополей. Охоченомонный — вольныя кавалерійскія войска. Г.

**Очеретъ**—тростникъ.  $\Gamma$ .

Очеретяная крыша — тростниковая крыша.

Очипонъ—родъ женской шапочки. Г. Очнуръ — шнурокъ, которымъ стягиваются шаровары. Г.

Паволока - матерія.

Палица — знакъ гетманскаго достоинства; старинное ружье.

 небольшой хлѣбъ, нѣсколько Паляница плоскій. Г.

Пампушки—вареное кушанье изъ тъста. Г.

Панъ-господинъ. Паничъ-барчукъ.

Панночка, паняночка-барышня.

**Пановать**—господствовать.

Панованье-господство.

Панство-господа.

Парубонъ-парень. Г.

Пасичникъ-пчеловодъ. Г. Пашарпать — покарать, пограбить.

Пенло-адъ. Г.

**Пенельный** — адскій.

Перенупна — торговка. Г.

Переполохъ-испугъ. Г.

Переполохъ выливать - лѣчить отъ испуга. Г. Персонально-лично.

Петровы батоги -- дикій цикорій. Г.

Пивнопы – двадцать пять копескъ. Г.

Пид\*ивка — подковка.

Писаная торба-разрисованный мъшокъ.

Пищаль - старинное кремневое ружье съ широкимъраструбомъ на переднемъконцъдула. Г.

Плахта—нижняя одежда женщинъ изъ шерстяной клѣтчатой матеріи. Г.

Плетюганъ — плеть.

Плугарь—землепашецъ.

Повредытьця - сойти съ ума.

Повътъ — уъздъ.

Повътовый — уъздный.

Появтна—сарай.

Подноморій — польскій судебный чинъ.

Подсудонъ-засъдатель уъзднаго суда. Г.

Позовъ-тяжебное прошение. Г.

Понотомъ-въ повалку.

Понутъ-мъсто подъ образами. Г.

Полдникъ - завтракъ.

Полкварты — штофъ.

Полова — мякина. Г.



/ https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015009004667 , Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access

Полъ-шелягъ-древняя монета.

Полутабененъ-старинная шелковая матерія.

Поносный -- оскорбительный.

Порядочныя пали-хорошія палки, хорошіе удары палками.

Почеломнаться—поцівловаться.

Пошапноваться — поздороваться. Г.

Прибытокъ-1) прибыль, 2) заяцъ прибыбытокъ-прибылой заяцъ, молодой заяцъ.

Присмыннуть-привязать на ремень (смы-

Пролубъ-прорубь.

Проторь—убытокъ, издержка. Псяюха—польское бранное слово. Г.

Пундикъ-пудингъ.

Путо-веревка, которою связываютъ (спутываютъ) переднія ноги животнымъ, чтобы они не могли скоро бъгать.

Путря — кушанье, родъ каши. Г. Изготовляется изъ гречневой муки и сохраняется въ видъ застывшей массы. При употребленіи ръжутъ на кусочки и поджариваютъ въ маслъ.

Пущенье-заговины.

Пыщикъ-пищалка, свистокъ. Г.

Пѣнникъ--медъ.

Рада — совътъ. Г.

Раздобръть – растолстъть. Г.

Ратующій — спасающій.

Ревизовна-ревизія.

Рейстровый нозакъ-козакъ, записанный на

Ремонтъ-покупка новыхъ лошадей для кавалеріи.

Решпентъ-уваженіе.

Робыть далать.

Рожны - большіе латки, доски, на которыхъ мъсятъ тъсто.

Рожонъ-бычачій рогъ, обдъланный для табакерки.

Рушенів — ополченів. Г.

Ручникъ-утиральникъ. Г.

Рядна-веретья, т.-е. толстыя полотна, которыя кладутся на телъгу при перевозкъ зерна.

Сажъ -- мъсто, гдъ откармливаютъ скотину. Г.

Саламата - толокно. Г.

Свитъ---свътъ.

Свитна, свита - родъ полукафтанья. Г.

Сволонъ-перекладина подъ потолкомъ. Г.

Свътлица-чистая комната, служащая для пріема гостей; горница.

Сердюни — малороссійская козачья гвардія для личной охраны гетмана.

Сибирская арнаутка — особый сортъ пшеницы.

Синдачни — узкія ленты. Г.

Синица — синенькая бумажка, пятирублевый

Скарбъ-имущество.

Снарбинца—кладовая.

Сирыня — большой сундукъ.

Скударь—скупецъ.

Сластены-пышки. Г.

Санвяниа—наливка изъ сливъ. Г.

Сиалецъ-гусиный жиръ.

**Смутно**—грустно. **Смушки**—мерлушки.  $\Gamma$ .

Снюхиваться-заводить сношенія тайныя съ къмъ.

Сиѣдь—ѣда; снидать—ѣсть.

Соняшница — боль въ животъ. Г.

Соняшницу заварили. — Выливаютъ переполохъ у насъ въ случав испуга, когда хотятъ узнать, отчего приключился онъ: бросають расплавленное олово или воскъ въ воду, и чье примутъ они подобіе, то самое перепугало больного; послъ чего и весь испугъ проходитъ. Завариваютъ сонящницу отъ дурноты и боли въ животъ. Для этого зажигаютъ кусокъ пеньки, бросаютъ въ кружку и опрокидываютъ ее вверхъ дномъ въ миску, наполненную водою и поставленную на животъ больного, потомъ, послъ зашептываній, даютъ ему выпить ложку этой воды. Г.

Сопилна — дудка, свиръль. Г.

Соха — 1) столбъ, поддерживающій крышу;

2) орудіе для вспахиванія земли.

Сподна-нижняя сторона.

Стара старуха.

Стегнышко--- задняя часть птицы.

Стопа пива-кружка пива.

Страховинна казочка-страшная сказка.

Стрички - ленты.

Суния — одежда женщинъ изъ сукна. Г.

Сулія — большая бутыль. Г.

Суслинь — 1) пестрое животное изъ породы грызуновъ; 2) названіе хитраго и скрытнаго человъка.

С.тозолотой—съ изобиліемъ золота.

Стусанъ - кулакъ. Г.

Сыръ-творогъ.

Сыровецъ — хлъбный квасъ. Г. (Бълаго цвѣта.)

Стдочупрынный — съ стдой чуприной.

Съчь запорожская-название главнаго обиталища запорожскихъ козаковъ.

Тавлинна---табакерка.

**Тендитный**—слабосильный, нѣжный. Г.

**Тенета̀**— съти для ловли птицъ.

Товченикъ-кушанье; уха съ шариками изъ рубленаго щучьяго мяса.

Топь конская -- конскій топотъ.

Треба-нужно.

Тройчатка—тройная плеть. Г.

Тропакъ-трепакъ, танецъ.

Трохы, трошин-немного, немножко.

**Трусить**—трясти.

"Трясця его матери"— "лихорадка возьми его мать". Бранное выраженіе.

Туриеня — турчанка.

**Турчинъ** — турокъ.

Ттсная баба-игра, въ которую играютъ школьники въ классъ: жмутся на скамьъпокамъстъ одна половина не вытъснитъ другую. Г.

Тютюнъ-табакъ.

**Угобжать**— ублаготворять.

Узваръ-сладкое кушанье изъ плодовъ, сваренныхъ въ сахаръ.



```
Урда-конопляныя выжимки.
```

Усе-все.

Утекать -- убъгать.

Утрибна--кушанье изъ внутренностей. Г.

Фашинникъ-корзины, наполненныя землей и камнемъ, для укръпленія плотинъ и кръпостныхъ валовъ.

Философія и богословія (вм'єсто философы и богословы).

Финтить - важничать.

Хвистъ-хвостъ.

Хлопецъ-мальчикъ. Г.

Хлопьята-ребята.

Хоналый человъкъ, много повидавшій на своемъ въку.

Хортъ-борзая собака.

Хорунжій — знаменосецъ.

Хустка - платокъ. Г.

**Цимбалы**—музыкальный инструменть съ нанатянутыми мъдными струнами, на которомъ играютъ пальцами или палочками.

Цензорь - надзиратель изъ числа старшихъ учениковъ; censor — блюститель нравовъ въ древнемъ Римъ.

Цыбуля-лукъ. Г.

Цехины-монеты.

**Цяца**—кукла; "не велика цяца"—не велика

Цурна – дъвушка, дочь (польское). Г.

Чайка — козацкая лодка; птица.

Челнъ, челнокъ-маленькая долбленая лодка безъ обшивки, душегубка.

Червоный - алый.

Червонъть — краснъть, алъть.

Черевини-башмаки. Г.

Черенокъ съ червонцами — поясъ, въ который насыпали червонцы. Г.

Черешия родъ вишни съ красными мелкими ягодами.

**Чоботы**—сапоги.

Чоловикъ — человъкъ, мужъ: "мой чоло викъ-мой мужъ".

Чотъ и нещотъ-игра.

Чубъ, чуприна — длинный клокъ волосъ на головъ.

Чубатый — съ длиннымъ чубомъ.

Чудасія—чудеса. Чудный —придурковатый.

Чумани — обозники, ъдущіе въ Крымъ за солью и на Донъ за рыбою. Г.

Чумановать--заниматься извозомъ.

**Швецъ**—сапожникъ.  $\Gamma$ . **Швяка**—швя; ср. шаблюка (сабля).

Шибеникъ--- висъльникъ. Г.

Шинкарь, шинкарка-кабатчикъ, кабатчица.

Шинонъ—кабакъ. Шишна — небольшой хлъбъ, дълаемый на свадьбахъ. Г.

Школяръ-1) школьникъ, 2) проказникъ. Шляхта-мелкое польское дворянство.

Ще-сще.

Щебень-мелкій камень.

Щебрецъ-душистая трава.

**Щедровна** — малороссійская колядка: "Щедрыкъ, ведрыкъ, дайте вареникъ"...

Шо-что.

Шобъ-чтобы.

Щесь-что-то.

Яворъ-дерево.

Янъ-какъ.

Яный --- какой. Ялопонъ-жидовская шапочка. Г.

Яръ--ровъ.

Ярь-зеленая краска. Ясочна-свътикъ мой. Г.

Ятка — родъ палатки или шатра. Г.

Ячанье лебедей — крикъ лебедей.

Юшка-супъ, жижа. Г.

# СОДЕРЖАНІЕ.

| Миргородъ. Повъсти, служащія продолженіемъ "Вечеровъ на хуторъ<br>близъ Диканьки": |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| omob Amandan .                                                                     | Cmp.                                   |
| Старосвътскіе помъщики                                                             | . 3<br>. 24<br>. 126<br>. 160<br>. 205 |
|                                                                                    |                                        |
| РИСУНКИ НА ОТДЪЛЬНЫХЪ ЛИСТАХЪ:                                                     |                                        |
| Н. В. Гоголь въ 1841 г. Портретъ работы О. Н. Моллера.                             |                                        |
| "Аванасій Ивановичъ даже увезъ довольно ловко Пульхерію Ивановну, которую          |                                        |
|                                                                                    | 4— 5                                   |
| •                                                                                  | 6- 7                                   |
|                                                                                    | 8 9                                    |
|                                                                                    | 2—13                                   |
|                                                                                    | 415                                    |
|                                                                                    | 617                                    |
| "Покойницу понесли, наконецъ, народъ повалилъ слъдомъ, и онъ пошелъ за нею".       | -                                      |
|                                                                                    | 819                                    |
| •                                                                                  | 2425                                   |
| "Она прилипнула къ съдлу его и съ отчаяньемъ въ глазахъ не выпускала его изъ       |                                        |
| ·                                                                                  | 3233                                   |
| "Э-э-э! Что же вы, хлопцы, такъ притихли?" сказалъ, наконецъ, Бульба, "пришпо-     |                                        |
| римъ коней да полетимъ такъ, чтобы и птица не угналась за нами!" И козаки,         |                                        |
|                                                                                    | 3839                                   |
|                                                                                    | 72—73                                  |
| "Янкель, подпрыгивая на своемъ короткомъ, запачканномъ пылью рысакъ, поворо-       |                                        |
| тилъ въ темную узенькую улицу". Рис. Н. Пирогова                                   | 110                                    |
| Тарасъ и Андрій. Рис. С. Иванова                                                   | <del>1</del> —105                      |
| "Татарскіе ихъ кони, отдівлившись отъ земли, распластавшись въ воздухів, какъ      |                                        |
| змъи, перелетъли черезъ пропасть и бултыхнули прямо въ Дивстръ*. Рис.              |                                        |
| Н. Пирогова                                                                        | 1-125                                  |



|                                                                                   | mp. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| "Паничи, паничи! сюды!" говорили онъ со всъхъ сторонъ: "ось бублики, маковники".  |     |
| Рис. М. Микъшина                                                                  | 128 |
| Хома Брутъ бъжитъ съ въдъмой на плечахъ. Рис. М. Микъшина                         | 134 |
| Брика съ козаками и Хомой подъезжаетъ ночью къ хутору сотника. Рис. Н. Пирогова   | 139 |
| Панночка, сотникъ и Хома Брутъ. Рис. М. Микъшина                                  | 144 |
| "Хома не имълъ духа взглянуть на нее: она была страшна". Рис. Н. Пирогова         | 150 |
| Иванъ Ивановичъ Перерепенко. Рис. П. Боклевскаго                                  | 160 |
| Иванъ Никифоровичъ Довгочхунъ. Рис. П. Боклевскаго                                | 164 |
| "Вотъ вамъ за это, Иванъ Никифоровичъ!" отвъчалъ Иванъ Ивановичъ, выставивъ       |     |
| ему кукишъ"                                                                       | 172 |
| Иванъ Ивановичъ ночью подпиливаетъ гусиный хлъвъ. Рис. Н. Пирогова                | 176 |
| Бурая свинья убъгаетъ съ прошеніемъ Ивана Никифоровича. Рис. Н. Пирогова          | 185 |
| "Какихъ бричекъ и повозокъ тамъ не было!" Рис. Н. Пирогова                        | 192 |
| "На что вы собакъ дразните? сказалъ Иванъ Никифоровичъ, увидъвши Антона           |     |
| Прокофьевича". Рис. Н. Пирогова                                                   | 195 |
| "Несмотря на то, что оба пріятеля весьма упирались, они все-таки были столкнуты". |     |
| Рис. Н. Пирогова                                                                  | 199 |
|                                                                                   |     |
|                                                                                   |     |
| 2                                                                                 | 3   |
| Заставка къ Старосвътскимъ помъщикамъ                                             | -   |
| " "Тарасу Бульбѣ                                                                  | 24  |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                           |     |
|                                                                                   | 159 |
| Заставка къ повъсти, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоро-         |     |
| вичемъ                                                                            | 100 |

8 382 AA A 30 h



# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

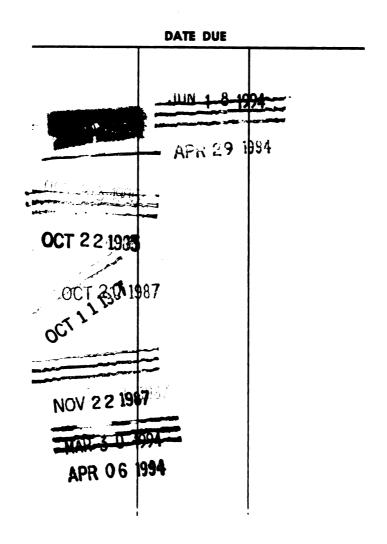